



6/11.

.

\_\_\_\_\_

.

# MIPB BOSKIN

ежемъсячный

## ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ ЖУРНАЛЪ

18324

ДЛЯ ЮНОШЕСТВА

И

САМООБРАЗОВАНІЯ.

PAS MONEY

м а й 1896 г.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43). 1896

A P50 - M67 1896 V.5, Mary

Дозволено ценвурою 24-го апрыля 1896 года. С.-Петербургъ.

she | Each

### СОДЕРЖАНІЕ.

|     |                                                                                                                                           | CTP.    |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | СОЖИТЕЛЬСТВО И ВЗАИМНАЯ ПОМОЩЬ. Зоологическій очеркъ про-                                                                                 | _       |
| 2   | фессора А. Ө. Брандта.<br>СТИХОТВОРЕНІЕ. ИЗЪ РОБЕРТА ГАМЕРЛИНГА. БУРЯ. Пер. О. Н. Чю-                                                     | • 1     |
| ~.  | MUHON                                                                                                                                     | 23      |
| 3.  | «ПРОГРЕССЪ». Очеркъ. Евгенія Чирикова.                                                                                                    | 24      |
| 4.  | ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНІЕ ВЪ ГЕРМАНІИ И АНГЛІИ. Л. Гижицкой. Пер. съ                                                                               |         |
| 5   | нъмец. Л. Давыдовой.<br>ЗА АТЛАНТИЧЕСКИМЪ ОКЕАНОМЪ. Путевыя впечатлънія Людвига                                                           | 38      |
| υ.  | Брживицкаго. Переводъ съ польскаго В. Чепинскаго. (Продолженіе).                                                                          |         |
| 6.  | ПО НОВОМУ ПУТИ. Романъ. (Продолженіе). Д. Мамина-Сибиряна.                                                                                | 55      |
| 7.  | ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕВСЕЛЕННОЙ. Космологическія пись-                                                                              | 90      |
| • • | ма Герм. Клейна. Пер. съ третьяго нъмецкаго изданія К. Пятницкаго.                                                                        | 114     |
| 8.  | ІАКТОНЪ. Разсказъ Маріи Конопницкой. Пер. съ польскаго В. Тома-                                                                           | 114     |
|     | шевской.                                                                                                                                  | 134     |
| 9.  | ИЗЪ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МЕЛКИХЪ НАРОДНОСТЕЙ. Л. Василевскаго.                                                                                | 142     |
| 10. | СЭРЪ ДЖОРЖЪ ТРЕССЕДИ. Романъ Гемпфри Уордъ. Переводъ съ                                                                                   |         |
| 1 1 | англійскаго А. Анненской. (Продолженіе).                                                                                                  | 151     |
| 11. | РАЗВИТІЕ ПРОФЕССІЙ. Перев. съ англійскаго Т. К—ль. (Продолженіе).<br>Изъ «Popular Science Monthly» Герберта Спенсера.                     |         |
| 12  | ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. П. Н. Милюкова. (Про-                                                                                 | 193     |
|     | долженіе)                                                                                                                                 | 000     |
| 13. | КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМЪТКИ. Выдающееся литературное событіе-переводъ                                                                             | 208     |
|     | «Иліады» г. Минскаго.— Неувядающая прелесть гомеровской поэзіи —                                                                          |         |
|     | Ея основы-красота, человъчность и жизнерадостность. Постоинства и                                                                         |         |
|     | недостатки перевода г. Минскаго. — Романъ г. Сенкевича «Камо гра-                                                                         |         |
|     | деши?»—Главнъйшіе характеры романа.— Мъщанская философія авто-                                                                            |         |
|     | ра. Однообразіе его персонажей. Католическое правовъріе г. Сенке-                                                                         |         |
| 1 4 | вича. А. Б<br>РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ. На родинъ. Введение всеобщаго образования въ                                                               | 234     |
|     | Московской губерніи. — Объякучиваніе русских в поселенцевъ. — Крестьян-                                                                   |         |
|     | скій журналъ.—Семеновскіе кустари.—Ревнители просвъщенія.—Пре-                                                                            |         |
|     | образование комитетовъ грамотности.                                                                                                       | 251     |
| 15. | За границей. Венгрія и ся прежніс д'явтели.—Жизнь босровъ въ Африк'я —                                                                    | ~01     |
|     | Строительный союзъ рабочихъ въ Даніи. Изъ иностранныхъ журналовъ.                                                                         |         |
|     | «Cosmopolis».—«Revue Bleue».—«Local Anzeiger».                                                                                            | 263     |
| 10. | HINCHMO BE PELAKUIO.                                                                                                                      | 279     |
|     | ПРИЛОЖЕНІЯ: 1) ОСНОВНЫЯ ИДЕИ ЗООЛОГІИ ВЪ ИХЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ РАЗВИТІИ СЪ ДРЕВНЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ ДО ДАРВИНА. (La philo-                         |         |
|     | sophie zoologique). Эдмона Перье. Переводъ съ франд. доктора зоологіи                                                                     |         |
|     | А. М. Никольскаго и К. П. Пятницкаго                                                                                                      | 85      |
| 8.  | 2) ПОДЪ ИГОМЪ. Романъ изъ жизни болгаръ наканунъ освобожденія.                                                                            | 00      |
|     | Ивана Вазова. Переводъ съ болгарскаго.                                                                                                    | 97      |
| 9.  | 3) ИСТОРІЯ ПИВИЛИЗАПІИ. Г. Дюкудрэ. Средніе віка Непороди                                                                                 | •       |
|     | съ французскаго А. Позенъ, полъ редакціей Д. А. Коропчевскаго                                                                             | 105     |
| sv. | БИБЛЮГРАФИЧЕСКІЙ ОТДЪЛЪ ЖУРНАЛА «МІРЪ БОЖІЙ». Беллетри-                                                                                   |         |
|     | стика.—Публицистика.—Исторія русская и всеобщая.— Соціологія и исторія культуры.—Психологія.—Политическая экономія.—Народныя изда-        |         |
|     | рія культуры.— психологія.— политическая экономія. — народныя изда-<br>нія. — Новости иностранной литературы.—Новыя книги, поступившія въ |         |
|     | редакцію.                                                                                                                                 | 1       |
| 21. | Отъ Комитета Невскаго Общества устройства народныхъ развлеченій.                                                                          | 1<br>41 |
|     | - I - I - I - I - I - I - I - I - I - I                                                                                                   |         |

.

## сожительство и взаимная помощь.

Зоологическій очеркъ профессора А. О. Брандта.

На всёхъ перекресткахъ нынё толкують о борьбё за существованіе, о войн' всіхъ противъ всіхъ; философская система Фридриха Нитше, прославляющая эту борьбу и кулачное право въ человъческомъ обществъ, находитъ толпы поклонниковъ. «Въ животномъ мірѣ господствуетъ борьба за существованіе; человѣкъ одинъ изъ представителей животнаго міра... слідовательно», и т. д. Вотъ силлогизмъ, которымъ руководствуются эти мыслители fin de siècle, опирающіеся на естествознаніе, въ области котораго, однако, являются не боле, какъ дилеттантами, нахватавшимися верхушекъ. Тлетворныя идеи этихъ господъ, конечно, не остаются безъ возраженій, но чёмъ дружнёе будеть отпоръ, имъ оказываемый, тъмъ лучше. Въ средъ протестующихъ противъ новъйшихъ нравственно-философскихъ въяній -- мъсто и зоологу. Его обязанность указать на преувеличенное значеніе, приписываемое борьбѣ за существованіе въ мірѣ животныхъ, и противопоставить ей принципъ взаимной помощи. Этотъ принципъ также весьма распространенъ, и ему-то, а никакъ не борьбъ, многія животныя обязаны сближеніемъ въ семьи, общины, своего рода государства, подобныя человъческимъ. Выяснение въ этомъ духъ лжеосновъ модной этики требуетъ сопоставленія разнообразнаго, довольно обширнаго матеріала. Такой матеріаль и решаюсь представить нашимъ читателямъ.

I.

Всёмъ, безъ изъятія, организмамъ присуще стремленіе къ безграничному размноженію въ геометрической прогрессіи. При этомъ каждый изъ нихъ, въ лицё своихъ потомковъ, готовъ завладёть черезъ короткое время всёмъ наличнымъ пространствомъ и питательнымъ матеріаломъ на сушё или въ водё. Тёсня другъ друга,

животныя и растенія присвоивають себ'є и такія пристанища, которыя, казалось бы, вполнъ неблагопріятны для органической жизни. Такъ, иныя изъ нихъ забираются съ веселой, залитой лучами солнда поверхности земли въ ея нъдра, въ въчно мрачныя пещеры, въ это царство смерти и гробоваго молчанія, прерывае-



Рис. 1. Протей Ллина ок. 1'.

маго лишь тихимъ хлестомъ мфрво падающихъ съ каменнаго свода хрустальныхъ капель, а кое-гдъ глухимъ плескомъ ручейка или даже грохотомъ водопада. И при такой обстановкъ организмы продолжають взаимную борьбу изъ-за скуднаго питательнаго матеріала, изъ-за темнаго, незавиднаго уголка. Мы туть находимь рядомъ съ низшими растеніями: инфузорій, червей, ракообразныхъ, насъкомыхъ, рыбъ и, какъ главаря этой печальной братіи, представителя амфибій-протея темничнаго (рис. 1). Таковъ, напримфръ, животный міръ необозримыхъ гротовъ австрійской Краины. Обитатели темнаго царства, сами темные, т. е. лишены способности видъть. 7° по Реомюру это, неизмънная, лътомъ и зимою, температура подземелій Краины, температура, при которой и наземная органическая жизнь идетъ вяло, сонливо. Мрачныя пучины океана и глубины альпійскихъ озеръ, гдъ, какъ въ подземныхъ гротахъ, господствують въчный мракъ и прохлада, точно также дали убфжище разнообразной органической жизни.

Въ своихъ требованіяхъ тепла организмы бываютъ изумительно скромны. Нікоторыя низшія водоросли, инфузоріи, черви, даже насъкомыя (глетчерная блоха), занесенные на льды и сифга Шпицбергена и альпійскихъ глетчеровъ, мирятся съ необходимостью жить только летомъ, и то лишь въ тъ немногіе часы, пока солнце пригръваетъ и оттаиваетъ снъговой саванъ, на которомъ они (Proteus anguinus). поселились; остальные же часы долгихъ сутокъ ихъ оковываетъ леденящій морозъ. Но намъ не-

зачёмъ отправляться для подобныхъ наблюденій на глетчеры Кавказа или Швейцаріи и снътовыя поляны Шпицбергена, если на льду нашей родной Невы, въ покрывающей его легкой копоти развивается прекрасная изумрудно-зеленая нитчатая водоросль.

При такомъ стремленіи организмовъ къ захвату даже самыхъ неудобообитаемыхъ мъстъ весьма понятна ихъ падкость на мъста, благопріятныя для заселенія. Обозр'єватели музеевъ привыкли видёть чистенькіе экземиляры раковинъ, коралловъ. Не такими они представляются на днё морскомъ (рис. 2). Устрицы, присылаемыя въ наши столицы упакованными въ бочки, бываютъ густо усажены мхомъ изъ низшихъ животныхъ и растительныхъ организмовъ, и притомъ весьма разнообразныхъ, въ чащі которыхъ прячутся черви и всякаго рода другія существа. Любознательному не трудно, приготовивъ искусственно морскую воду, заселить маленькій акварій разнообразнійшими организмами, собранными на экскурсіи въ гастрономическій магазинъ. Какой бы ни вытащили со дна моря предметъ: водоросль, камень, кораллъ, сваю, всё они

оказываются сплошь покрытыми всякаго рода тварью, при чемъ одна ценится за другую, обленляеть ее. Дайте лишь живое мъстечко, за постояльцемъ дёло не станетъ; такимъ живымъ ключемъ бьетъ въ моръ жизнь организмовъ. Океаническія суда до самой ватерлиніи покрываются живою корою изъ миріадъ всевозможныхъ существъ. Тутъ ихъ наростаетъ такъ много, что получается сильное треніе о воду, замътно замедляющее ходъ корабля. По прибытіи на мѣсто послѣ тропическаго плаванія всю полводную часть судовъ приходится соскребывать. Въ былыя времена, когда суда строились еще изъ дерева и не обшивались мъдью, моллюски-древо-



Рис. 2. Устрица, усаженная нившими растеніями.

точцы, нѣкоторыя другія раковины, черви, губки просверливали себѣ ходы и въ самый корпусъ корабля, и за короткое время дѣлали его непригоднымъ для дальнѣйшаго плаванія. Поселенцы ниже ватерлиніи непредумышленно записались въ разрядъ зайцевъ, безплатныхъ пассажировъ. Ихъ плавающія личинки, въ поискахъ за прочнымъ пристанищемъ, лишь случайно наткнулись на корабельный корпусъ; одинаково охотно онѣ укрѣпились бы на любой сваѣ, на скалѣ, коралъѣ, раковинѣ, на панцырѣ рака или черепахи.

Океаны обилуютъ рыбою и всякими другими животными, пригодными для прокормленія чаекъ, буревъстниковъ, альбатросовъ, чистиковъ и плавающихъ птицъ другихъ наименованій; но этимъ

птицамъ требуются еще и мѣста, удобныя для отдыха и гнѣздованія. А этихъ-то мѣстъ, сравнительно съ ширью океана, весьма немного. Берега океана, большею частью, низменны, заливаются бурною волною. Вотъ почему скалистые берега и острова океана въ періодъ вывода птенцовъ бываютъ, можно сказать безъ преувеличенія, сплошь усѣяны всевозможною птицею. На толстомъ многовѣковомъ пластѣ гуано чайки, буревѣстники, гагары, бакланы е tutti quanti бокъ-о-бокъ устраиваютъ свои гнѣзда, по большей части ничтожныя ямки, едва выстланныя немногими перышками. Между гнѣздами порою не остается, какъ говорится, живого мѣстечка. Тѣсня другъ дружку, сосѣдки нерѣдко подымаютъ крикъ и вступаютъ въ драку изъ-за яицъ, легко перекатывающихся въ сосѣднее гнѣздо.

Въ окрестностяхъ Неаполя на Лаго д'Аніано, при которомъ находится столь знаменитая, упоминаемая въ географіи и физикъ «собачья пещера», я быль пораженъ неимовърнымъ количествомъ лягушекъ и жабъ. На берегу этого небольшого озера нельзя было ступить и шагу, чтобы не спугнуть съ десятокъ этихъ животныхъ, быстро спасавшихся въ воду. Казалось, тутъ собрались лягушки со всего, столь засушливаго и бъднаго стоячими водами Аппенинскаго полуострова. Впослъдствіи озеро, какъ источникъ міазмовъ и болотныхъ лихорадокъ, засыпали и превратили въ плодоносную землю на гибель парству квакающихъ. Весьма часто какой-нибудь ставокъ, какая-нибудь лужа кишмя кишитъ инфузоріями, мелкими ракообразными. Эти животныя размножились тутъ, благодаря обилю подходящаго питательнаго матеріала, и, при замкнутости водоема, скучиваются иногда до того, что приравниваются живой кашицъ.

Аналогичныя сожительства представляють, далье, миріады вредныхь насъкомыхь на поляхь, въ садахь и льсахь. И они порождаются обиліемъ однообразнаго питательнаго матеріала.

Достаточно приведенныхъ примъровъ для указанія первъйшей и наиболье общей причины сожительства животныхъ, т. е. ихъ скучиванія въ подходящихъ мъстахъ силою размноженія. Во всъхъ этихъ примърахъ сожительство обусловлено исключительно внышними причинами, и между сожительствующими животными нътъ внутренняго объединяющаго начала. Такое объединяющее начало предполагается добровольнымъ (инстинктивнымъ или сознательнымъ), направленнымъ на удовлетвореніе внутренней потребности въ обществъ единоплеменниковъ. Подчеркиваемъ тутъ слово добровольнымъ, ноо мы знаемъ форму сожительства, въ которой взаимная зависимость и взаимныя услуги особей достигаютъ самой выс-

піей, вообще только мыслимой степени; и, тѣмъ не менѣе, единеніе ихъ наиболѣе подневольное. Намекаю на такъ называемыхъ колоніальныхъ животныхъ.

Въ нашихъ болотахъ, озерахъ, медленно текущихъ рѣкахъ, на ряскѣ и другихъ растеніяхъ встрѣчается одно изъ интереснѣйшихъ существъ, многочисленные и разнообразные родичи котораго свойственны морямъ,—гидра (рис. 3 и 4). Самые крупные экземпляры, когда растянутся до послѣдней возможности, достигаютъ длины всего линіи въ двѣ, три. Удлиненное, мѣшкообразное тѣло увѣнчано щупальцами, расположенными вокругъ рото-





Рис. 3. Гидра. Почкование ея.

Рис. 4. Колонія гидръ.

ваго отверстія. Наше крохотное существо окрещено зоологами наименованіемъ минической многоглавой водяной змін, побіжденной 
Геркулесомъ. Чудовище обладало такою живучестью, что, вмісто 
отрубленной головы, у него тотчасъ выростала новая. Аналогичная способность воспроизведенія утраченныхъ частей фактически 
свойственна нашей крохотной гидрі, страшной лишь для мелкихъ 
ракообразныхъ, личинокъ насікомыхъ и мельчайшихъ, новорожденгыхъ рыбокъ. Еще въ прошломъ столітіи было установлено 
опытами, что если изрізать гидру на кусочки, то каждый изъ 
нихъ разростается въ новую маленькую гидру. Однако, не это 
свойство тутъ для насъ важно, а размноженіе гидры почкованіемъ (рис. 3). Оно происходитъ такимъ образомъ, что изъ стінки

тва выпячивается, выростаеть отростокъ, на концв котораго почкують щупальцы и прорывается ротовое отверстіе. Когда дочерній организмъ готовъ, тогда онъ отшнуровывается отъ материнскаго. Случается неръдко-а это въ настоящій моменть заслуживаетъ нашего вниманія — что на первоначальной особи выростаетъ одновременно по нъсколько дочерей; на дочеряхъ тутъ же внучки, а на этихъ правнучки (рис. 4). Такимъ образомъ получается цёлый кустикъ или, какъ говорять зоологи, колонія особей. Последняя, пока не распадется, составляеть совокупность сращенныхъ между собою особей, пищеварительныя полости которыхъ составляютъ цёлостную, связную систему. Всякая добыча, схваченная любымъ изъ членовъ колоніи, идетъ на пользу всёхъ остальныхъ, ибо получающійся изъ нея пищевой растворъ можетъ распространяться по всёмъ связаннымъ между собой желудкамъ. Это тоже самое коммунистическое питаніе, которымъ обладаютъ сросшіеся уроды, какъ сіамскіе близнецы, двухголовый соловей, и въ особенности Радика и Додика съ ихъ непосредственно сообщающимися желудками. Колоніи пресноводных гидръ не долговъчны; онъ при обычныхъ условіяхъ вскорости распадаются на отдъльныя особи, и тъмъ самымъ прекращается круговая порука. членовъ семьи. За то намъ извъстны весьма многочисленныя морскія гидроподобныя существа-гидроподины, остающіеся кодоніальными на всегда. Тотъ мохъ, который столь часто покрываетъ устрицъ и разные подводные предметы, въ болъе или менье значительной степени можеть состоять изъ гидрополипныхъ кустиковъ. Особи, входящія въ составъ такого кустика, могутъ различаться какъ по своей формъ, такъ и по отправленію. Въ этихъ случаяхъ взаимная зависимость особей становится особенно ръзкой. Такимъ многоформеннымъ, полиморфнымъ колоніямъ сродны колоніальныя животныя, къ которымъ теперь обращаемся.

Къ красивъйшимъ представителямъ фауны морей и океановъ, безспорно, относятся трубчатники. Представимъ себъ граціозную гирлянду, сплетенную изъ прозрачныхъ какъ стекло цвътковъ и листьевъ, лишь тамъ и сямъ раскрашенныхъ въ нѣжные пестрые колера (рис. 5 и схематичеческій рис.). Цвѣтки и листья гирлянды ничто иное, какъ живо ныя существа. Они нанизаны на нѣжный стебелекъ или стволъ (а), внутри съ каналомъ, изъ котораго заимствуютъ необходимый имъ питательный матеріалъ. Передній или верхній конецъ ствола расширяется въ пузырь (h), наполненный воздухомъ. Назначеніе пузыря поддерживать всю слитную колонію особей подъ самой поверхностью воды. Подъ пузыремъ располагаются плавательные колокола (f), какъ и пу-

зырь, особи безъ желудка и рта. Въ ихъ край вставлена кольцеобразная мускульная пластинка, благодаря ритмическимъ сокращеніямъ которой колокола приводять въ движеніе всю колонію. На дальнъйшемъ протяженіи стержня насажены между прочимъ листки (g). Это особи, сродныя съ колоколами, но упрощенныя еще болье и до того сплющенныя, что превращены въ пластинку, лишенную мускульнаго круга, а потому неподвижную и пригодную служить лишь для нрикрытія другихъ, лежащихъ подъ ними особей. Къ такимъ особямъ относятся, между прочимъ,







Рис. 6. Схематическій.

numesapumeльные nonume (b), трубчатые, пальцеобразные со ртомъ и желудкомъ. Ихъ назначеніе—проглатывать и переваривать пищу, а извлеченную изъ нея питательную вытяжку препровождать въ каналь стержня на благо всей коммуны: ибо, если гдѣ-либо осуществленъ коммунистическій общественный строй, такъ это у трубчатниковъ. Съ пищеварительными полицами имѣютъ большое сходство uuynuxu (d), тѣ же животныя особи, но уже лишенныя ротоваго отверстія. Они особенно раздражительны, сократительны и подвижны, никакъ не могутъ успокоиться, а вѣчно что-то ощупываютъ, видно, отыскивая пищу для своихъ собратовъ и кор-

мильцевъ, пищеварительныхъ полиповъ а, быть можетъ, и ради предупрежденія общины объ угрожающей ей опасности. Приблизилась добыча или недоброжелатель, на сцену выступаютъ ловчія нити (с). Это опять-таки своеобразныя особи, нитевидно удлиненныя, вътвистыя, крайне сократительныя. Онъ особенно густо усажены баттареями клеточекъ, изъ которыхъ обстреливають добычу, злоумышленника тысячами микроскопическихъ жалящихъ нитей. Къ перечисленнымъ присоединяется еще одна категорія особей, особей, всець по превращенных въ капсулы съ продуктами размноженія. Это половыя особи (е). Всі поименованныя разнородныя особи пріурочиваются къ двумъ основнымъ формамъ, свойственнымъ классу полипомедузъ, къ которому причисляются трубчатники. Одня форма — гидрополипъ, другая — медуза, существа, живущія и сами по себ'є отд'єльно. Подъ типъ медузы подводятся: плавательные колокола, покровныя пластинки, половыя особи; подъ типъ же гидрополиповъ подходятъ; пищеварительныя особи, щупики и ловчія нити. Впрочемъ, оба основныхъ типа, въ свою очередь, приводятся зоологами къ одному знаменателю, т. е. къ одному и тому же основному плану организаціи. Помощію нісколькихъ лишнихъ строкъ и добавочнаго рисунка не трудно было бы растолковать это съ полною ясностію; но это къ дёлу не идетъ. Для насъ совершенно достаточно установленія факта о существованіи въ природ сложныхъ, слитныхъ колоній изъ полиморфных индивидуумовъ, между которыми разделены те отправленія, которыя у самостоятельных животных бывают сосредоточены въ одномъ и томъ же недълимомъ. Изъопасенія растянуть статью, мы взяли только одинъ примъръ, тогда какъ такихъ примъровъ съ разнообразнъйшими видоизмъненіями и градаціями зоологія знаетъ сотни, и притомъ не только въ группъ трубчатниковъ.

Печальная картина; на необозримое пространство поля оку-



Рис. 7. Хлібный жукъ. (Anisoplia).

таны траурною пеленою. Это миріады хл'єбныхъ жуковъ (Anisoplia), которые роются въ колосьяхъ, отыскивая мягкія, наливающіяся зерна (рис. 7). Совпаденіе условій, весьма прискорбныхъ для землед'єльца и благопріятныхъ для жука, расплодило это нас'єкомое въ столь неимов'єрномъ количеств'є. Жуки дружно, бокъ-о-бокъ совершаютъ свою разрушительную работу; но работа эта, т'ємъ не мен'є, не есть работа общественная. Каждый изъ жуковъ самъ по себ'є, не заботясь о товарищахъ, отыскиваетъ и вы-

ъдаетъ сочныя завязи, не интересуясь при этомъ сосъдями: сожительство жуковъ, не смотря на несмътную массу неимовърно скученныхъ особей, носить случайный характеръ. Но вотъ запасъ мягкихъ, поддающихся челюстямъ зеренъ истощенъ, и тутъ наблюдается такое явленіе. — вся масса жуковъ сразу полымается на воздухъ, чтобы отлетъть и сразу же опуститься на непочатомъ хльбномъ поль. Такое дружное снятіе съ мыста и перелеть всею массою уже свидетельствують о пробуждении общественнаго инстинкта, чувства солидарности. Иногда воздушное путешествіе совершается сплошною тучею на весьма большія разстоянія, даже черезъ морскіе заливы, въ волнахъ которыхъ порою все полчище находить смерть. Картина, набросанная туть для хлебнаго жука, повторяется въ тъхъ же общихъ чертахъ и для саранчи и многихъ другихъ насъкомыхъ, отъ времени до времени массами появляющихся на поляхъ. Мы имфемъ тутъ, очевидно, дфло съ первыми проблесками общественности, съ переходомъ отъ скучиванія особей къ взаимной солидарности. Описаны многочисленные случаи массоваго передвиженія стрекозъ, бабочекъ, мухъ, комаровъ и т. д. Не могу отказать себт въ удовольствіи остановиться нъсколько обстоятельнъе на одномъ такомъ примъръ, издавна обращавшемъ на себя вниманіе какъ профановъ, такъ и ученыхъ. Литература прежнихъ въковъ сохранила рядъ фантастическихъ разсказовъ о ратномъ червъ (Heerwurm), о которомъ собираемся повести рѣчь.

«Ратный червь» личинка одного изъ видовъ траурных комарово (Sciara), названныхъ такъ по ихъ, въ общемъ, черной окраскъ тъла и дымчатымъ крыльямъ. По внъщнему виду эти двукрылыя насъкомыя представляють нъчто среднее между комарами и мухами. Насъ тутъ интересуетъ личинка траурнаго комара ратнаго (Sciara militaris), о величинъ и внъшнемъ видъ которой даетъ приблизительное понятіе рис. 8. Она бъловатая, просвъчивающая, лишь съ черной головкой. Сверху и снизу она слегка приплюснута; на переднихъ трехъ членикахъ туловища замѣчается по парѣ ножныхъ бугорковъ, помогающихъ лишь пассивно передвиженію личинки. Это передвижение совершается такимъ образомъ, что личинка сокращаеть, подаеть впередъ свой хвостовый конецъ, а затымъ вытягиваетъ передній. При этомъ она слегка цфиляется за поверхность земли ножными бугорками: способъ передвиженія, обыденный для червеобразныхъ личинокъ двукрылыхъ насфкомыхъ. Личинки ратнаго траурнаго комара обитаютъ възвсахъ, по преимуществу болотистыхъ, и кормятся гніющими растительными веществами, что доказывается микроскопическимъ изслѣдованіемъ ихъ кишечнаго содержимаго. Ко времени приближенія срока окукленія, личинки собираются въ полчища, выстранваются въ колонну и



Рис. 8. Шествіе ратнаго червя.

пускаются въ путь. Число участниковъ шествія весьма различно. Наблюдались процессіи безъ малаго въ двѣ сажени длины при

ширинт не вездт одинаковой, отъ трехъ поперечныхъ пальцевъ. до пѣдой дадони. Особенно замѣчательно, что такая армія не составляеть плоской ленты, а имбеть значительную толщину, именносъ нашъ большой палецъ. Значитъ, крошечные червячки нагромождены другъ на друга, карабкаются при движеніи по спинамъ. товарищей, представляя въ общемъ какъ бы живую кашицу. Сравненіе съ кашицей туть тімь болье умістно, что вся масса особей связывается во-едино выдъляемою ими слизью. Последняя придаетъ. всей совокупности на столько вязкости, что удается приполымать. ен конепъ на мгновение отъ земли рукою или палкою. Все вибств напоминаетъ зміно, съ тою только разницею, что передвигается съ. медленностью улитки. Некто Гоманна даль себе трудъ вычислить. на основаніи величины личинокъ, приблизительное общее ихъ количество въ одномъ изъ точно описанныхъ шествій, имфвшемъ въ длину около трехъ саженей, при ширинъ въ ладонь и толщинъ въ. большой палецъ. По этимъ вычисленіямъ, количество участницъ должно было состоять, приблизительно, изъ 1.689.700 штукъ. Другой авторъ переложилъ это количество на фунты и такимъ образомъ опредълиль въсъ всей ватаги въ 13/4 пуда и, далъе, на основаніи изв'єстной плодовитости траурнаго комара, вычислиль, чтовъ шествіи участвовало потомство отъ 5.600 до 6.700 самокъ. Шествіе не придерживается какого-либо опред'вленнаго направленія и часто его путь змісобразно извилистый. Каждый изъ червячковъ виляетъ головкой туда и сюда и, при всей медленности передвиженія совокупности, представляется очень оживленнымъ. Если прервать шествіе, выхвативъ изъ него палкою полосу, то оно вскорт вновь замыкается; если поперегъ дороги положить какое-либо препятствіе, то шествіе его обходить такъ же, какъ обходить и природныя препятствія. Копыта лошадей и колеса повозокъ, раздавливая массы червячковъ, тімъ не менте, не разстраивають процессіи. Еще Кюма, бол'е стал'ять тому назадъ, имблъ случай сділать рядь любопытныхь наблюденій надъ шествіями ратнаго червячка. Такъ, онъ захватилъ въ горшокъ, сколько могъ, личинокъ и высыпаль ихъ на аллеў: черезь полчаса животныя возобновили свое шествіе. Каждый попадавшійся на встрічу камень либо огибался шествіемъ, либо подаваль поводъ къ его расщепленію на двѣ колонны, правую и лѣвую, которыя, вслѣдъ за тымъ, по ту сторону камня, вновь возсоединялись. Въ другой разъ Кюна набраль изъ шествія, сколько смогъ, индивидуумовъ и посадилъ ихъ въ большой ящикъ. Вскоръ и здъсь изъ нихъ сформировалась колонна и въ полномъ порядкъ замаршировала въ ящикъ кругомъ. Личинки не переносили не только прямыхъ лучей солнца,

но и яркаго дневного свъта и отъ нихъ тотчасъ стали въ безпокойствъ мотать головками. Непріятны имъ были и дождевыя капли. Когда наблюдатель насыпаль на дно ящика кучу перегноя, то онъ немедленно въ него запрятались. Въ другой разъ тотъ же наблюдатель посадиль личинокъ въ банку изъ подъ варенья. И здёсь двинулось круговое шествіе, которое впоследствіи сомкнулось въ полное кольцо, какъ змѣя, закусившая свой хвостъ. Простой народъ въ Германіи съ суевъріемъ относился, да отчасти еще и теперь относится, къ появленію ратнаго червяка. Одни предсказывали при его появленіи войну, другіе-неурожай. Въ Силезіи и Тюрингій шествіе червя долу считалось хорошимъ, въ гору-дурнымъ предзнаменованіемъ. Иные гадали на червъ о себъ лично, кладя ему поперегъ дороги платья, ленты. Гадальщики и гадальщицы, въ особенности женщины, въ ожиданіи, радовались, если червь переползаль черезъ эти предметы, а если ихъ огибаль, то считали это за предсказаніе скорой смерти. Въ конці шестидесятыхъ годовъ лъсничій Бэлинга, наблюдавшій описываемыхъ личинокъ какъ въ лъсу, такъ и въ неволъ, вынесъ убъждение, что мотивомъ для ихъ курьезныхъ странствованій являются поиски за подходящими пастбищами. Однако, достаточно ли этотъ взглядъ обоснованъ? Личинки питаются перегноемъ и палымъ листомъ, которыхъ вездв много въ сырыхъ, болотистыхъ ласахъ. Это одно; а другое то, что странствованія предпринимаются личинками уже варослыми, отъбвшимися и готовыми къ окукленію. Курьезно, что это окукленіе часто происходить среди шествія, на спинахъ бойко шествующихъ впередъ товарищей, которые и увлекаютъ съ собою данныя куколки. Въ виду этого, мнъ кажется правдоподобнъе болье старый взглядь Бартольда, по которому скучивание имыеть скорће цалью взаимное доставление личинкамъ благоприятной среды для окукленія, каковою является слизистый выпотъ соседнихъ личинокъ. Правда, этимъ не объясняется передвиженіе, которое, впрочемъ, не можетъ считаться явленіемъ постояннымъ, обычнымъ, а должно признаваться явленіемъ болбе исключительнымъ, обусловденнымъ невыясненными до сихъ поръ обстоятельствами.

«На западномъ концъ деревни Кубо, —пишетъ извъстный путешественникъ по Африкъ Бартъ, — расположено предмъстье изъ шестидесяти тростниковыхъ хижинъ, обитаемыхъ скотоводами. Здъсь господствовали оживленіе и нъкоторая зажиточность. Но лишь только мы прошли это мъсто, насъ обуялъ страхъ, ибо замътили, что всъ тропы были покрыты красными червями, которые непрерывными рядами маршировали по направленію къ деревнъ. Даже мои собственные люди, никогда не видавшіе подобнаго зръ-

лища, перепугались и выражали свое удивленіе и состраданіе къ поселянамъ повторными криками: «волла, волла». Далѣе Бартъ свидѣтельствуетъ свое незнакомство съ даннымъ явленіемъ; но считаетъ краснаго червя свойственнымъ вообще тѣмъ странамъ, такъ какъ его наблюдалъ повторно. По его указанію, красные черви производятъ много вреда въ садахъ и на поляхъ. Думается, что эти, такъ называемые «черви», точно также ничто иное, какъ личинки двукрылыхъ.

И Америка имѣетъ своего агту worm, но только это не личинки комара, а гусеницы ночной бабочки (Leucania extranea). Мы могли бы наполнить эту главу еще массою примѣровъ скопленія разнообразныхъ насѣкомыхъ большими полчищами для совмѣстнаго перекочеванія по пѣшему способу или же полетомъ; но боимся впасть въ однообразіе.

II.

Отъ примъровъ болье или менъе случайнаго и непроизвольнаго сожительства животныхъ обратимся къ такимъ, въ которыхъ сожительство носитъ на себъ ясно выраженный характеръ добровольнаго союза, сопряженнаго съ раздъленіемъ труда и взаимною помощью. Особенно обильный подходящій сюда матеріалъ доставляютъ намъ перепончато-крылыя насъкомыя: муравьи, осы, пчелы.

Разъ заговоривъ, въ концѣ предшествующей главы, о странствующихъ насъкомыхъ, весьма естественно начать настоящую главу съ характеристики образа жизни муравья-гонителя (Апотта arcens). Это бродяга par excellence, по крайней мъръ, его недоразвитыя самки или рабочіе, величина которыхъ колеблется почему-то въ широкихъ предвлахъ отъ одной до шести линій. Развитыя половыя особи, т. е. крылатые самцы и самки, на сколько намъ извъстно, до сихъ поръ еще не были найдены, что, впрочемъ, не особенно удивительно, такъ какъ мы имъемъ дъло съ обитателемъ тропиковъ, именно Западной Африки. Тамъ муравьи-гонители наводять страхъ и на людей, и на животныхъ. При его нашествіи все спасается бізгствомъ: и мыши, и крысы, и насъкомыя, да и сами хозяева среди ночи, застигнутые врасплохъ въ постели, опрометью оставляють хижину. Домашнія животныя въ хлевахъ и загонахъ, пернатыя на птичьемъ дворе и въ курятникахъ безпощадно пожираются голодными полчищами. Горе и тому дикому животному, котораго настигаютъ муравьигонители: они перво-на-перво выбдають своей жертв глаза, а за симъ пожираютъ беззащитную живьемъ. Ичъ добычею порою становятся и громадныя змён-великаны, и проворныя обезьяны.

Какъ истые разбойники, муравьи-гонители избъгаютъ солнечнаго свъта, который дъйствують на нихъ пагубно, свои же странствованія совершають обыкновенно ночью, рѣже въ пасмурные дни; въ знойную же пору они прячутся подъ сухимъ листомъ, въ травћ, подъ кустами, свалившимися деревьями. Однако, иногда случается, что гонители замъшкаются на пути и на оголенномъ отъ растительности пространств рискують подвергнуться гибельнымъ лучамъ солнца. Въ такомъ случав передовики съ самоотвержениемъ принимаются мъсить челюстями землю или глину, смъщивая ее со слюною, и дружными усиліями ліпять изъ этого матеріала сводчатую галлерею, пересъкающую все опасное мъсто. Сберегая время и трудъ, они отчасти пользуются, какъ готовыми, природными ствиками попадающимися на пути трещинами въ землъ, камнями, обломками вътвей. Подъ прикрытіемъ такой галлереи все полчище продолжаетъ свой путь въ намъченномъ направлении. Кромъ знойныхъ пространствъ гонителямъ зачастую приходится наталкиваться на преграждающіе ихъ путь потоки и лужи отъ тропическихъ дождей. Въ этомъ случат они взбираются на деревья и кусты и продолжають свой путь на воздух по сплетающимся в твямъ кустарной и древесной чащи. Но вотъ, путники наткнулись на просвътъ между деревьями. Теперь они свѣщиваются съ вѣтвей живыми гирляндами, порою окутывая все дерево этимъ своебразнымъ украшеніемъ. Составляются гирлянды такимъ образомъ, что сначала одинъ изъ муравьевъ вонзается своими необыкновенно кръпкими челюстями въ вътку, а остальнымъ теломъ свъшивается; затемъ по немъ спалзываетъ другой, потомъ третій и т. д., которые всів хватаются и держатся другь за друга челюстями и лапками. Если живая цёнь, сама собою или же раскачиваемая вётромъ, своимъ нижнимъ конпомъ достигаетъ вътви, находящейся на пути слъдованія полчища, то ближайшій къ ней муравей хватается за нее, и такимъ образомъ замыкаетъ собою висячій мостъ, по которому немедленно начинается переправа сотоварищей. Однако, вътки, досягаемой для живой гирлянды, не случилось и последняя, все удлиняясь, достигла, наконецъ, лужи или потока. Путешественники и тутъ не унываютъ. Тотъ изъ нихъ, который первымъ достигъ поверхности воды, становится на нее, не переставая держаться . за предшественника, а потомъ и дальнъйшіе товарищи продолжаютъ спускаться по цени и одинъ за другимъ становятся на воду замъсто плашкоутовъ плавучаго моста. Удлинение живого моста продолжается этимъ способомъ до тъхъ поръ, пока его конца не прибьеть теченіемъ или вътромъ къ противоположному берегу, за который и хватается ближайшій къ нему муравей. Теперь мостъ

готовъ и переправа по немъ идетъ безостановочно. Надо полагать, что самоотверженные саперы, дающіе себя топтать товарищамъ, массами гибнутъ, уносимые потоками. Впрочемъ, число жертвъ, по всей въроятности, меньше, чъмъ можно бы было предполагать а priori, ибо муравьи-гонители посль продолжительнаго погруженія въ воду оживають, какъ это доказано экспериментально Сэвэджомъ, который опускаль ихъ въ холодную воду на цылька двадцать часовъ. Уместно вспомнить туть объ оригинальномъ способъ обезопашиванія себя отъ воды, практикуемомъ муравьями-гонителями. Когда ихъ убъжища затопляются тропическими ливнями, они скучиваются въ шары, средняя величина которыхъ равняется шару для игры въ крикетъ. Это своего рода войлокъ, въ которомъ болће мелкія и слабыя особи занимаютъ центральную массу, сильныя, рослыя же — периферическій слой. Попеченіе болье сильных о слабых сотоварищах сказывается еще и въ следующемъ курьезномъ наблюдении. Когда разбойничьему шествію приходится пересъкать оголенное отъ травы, листвы, хвороста пространство не въ солнечную, а въ пасмурную пору, тогда самые крупные и сильные передовики отряда строять крытый ходъ для следованія по немъ остальныхъ, боле слабыхъ товарищей, уже не изъ глины или земли, а изъ собственыхъ своихъ тѣлъ. Стѣнки такого хода или галлереи-густая съть, сплетенная изъ туловищъ, ножекъ и челюстей. По сторонамъ галлереи бъгаютъ въ ажитаціи взадъ и впередъ часовые, высматравающіе приближеніе непріятеля. При малайшей опасности они подымаютъ тревогу: галлереи моментально распадаются и ея участники становятся въ боевую позу.

Столь замѣчательные своими странствованіями муравьи-гонители, само собою разумѣется, не могутъ быть лишены, по крайней мѣрѣ, въ первый періодъ своей жизни, гнѣзда, въ которомъ выводятся родителями. Здѣсь, въ этихъ гнѣздахъ должна совершаться мирная работа попеченія о потомствѣ, аналогичная извѣстной намъ для нашего обыкновеннаго или лѣсного рыжаго муравья и близкихъ его родичей. Отмѣтимъ нѣкоторые, главнѣйшіе факты изъ жизни и этихъ муравьевъ. Всякому извѣстно, съ какою настойчивостью муравьи таскаютъ хвои, стебельки, обломки хвороста, не жалѣя своихъ силъ, по неровностямъ почвы, по мху и травѣ. При чрезмѣрности ноши они призываютъ на помощь товарищей. Результатомъ ихъ дружной строительной работы является муравейникъ, главное назначеніе котораго—вопреки прежнему, распространяемому и баснописцами представленію—служитьтепловою защитою для развивающагося потомства, а никакъ не провіантомъ на

зиму, такъ какъ зиму трудолюбивый народецъ проводить въ состояніи окочентнія, изъ котораго пробуждается лишь вешними солнечными лучами. Муравейникъ цълый лабиринтъ ходовъ и камеръ, резиденціи болѣе или менѣе многочисленныхъ матокъ или королевъ, преданныхъ только одному дѣлу: кладкѣ нескончаемаго числа янцъ. Вылушляющихся изъ янцъ червеобразныхъ личинокъ рабочіе пичкаютъ пережеванною пищею. По мірт налобности, они переносять ихъ бережно съ мъста на мъсто внутри самаго муравейника, для просушки, обогрѣванія и дезинфекціи выносять также на воздухъ. Такимъ же образомъ они няньчатся и съ личинками окуклившимися, заплетенными въ шелковичный коконъ, т. е. съ такъ называемыми «муравьиными яйцами». Развившемуся изъ куколки готовому насъкомому няньки - рабочіе муравьи - своими челюстями помогаютъ прогрызать плотную пряжу кокона и выйти на свътъ Божій. Тѣ же рабочіе пекутся также о чистотъ обширнаго дворца, вынося изъ него нечистоты и трупы товарищей.

Принадлежащія къ одному и тому же муравейнику особи узнаютъ другъ друга, какъ доказываютъ наблюдатели, въроятно, по приставшему къ нимъ специфическому запаху родного гнѣзда. Между собою, за общею работою муравьи вообще дружать, хотя драки повторяются довольно часто; по отношенію же къ муравьямъ иноплеменнымъ или изъ чужого муравейника они ведутъ себя весьма враждебно, вступая съ ними въ бой на жизнь и смерть. При этомъ пускаются въ ходъ и грозныя челюсти, и жало, и брызги яда. При многочисленности участниковъ нападеній и обороны разыгрываются формальныя сраженія, которыя оканчиваются б'єгствомъ одной изъ сторонъ, послъ чего поле битвы бываетъ усъяно раненными и трупами. Многими видами муравьевъ регудярно предпринимаются разбойничьи походы на чужіе, иноплеменные муравейники съ цалью похищенія коконовь съ куколками. При этомъ уносятся кукојки отнюдь не развитыхъ самокъ и самцовъ, а лишь непремънно только рабочихъ, ибо цъль похищенія заключается въ легкомъ пріобрѣтеніи помощниковъ или рабовъ.

У иныхъ муравьиныхъ видовъ рабы только раздѣляютъ труды со своими господами, у другихъ же на нихъ взваливаются всѣ труды по постройкѣ муравейника и уходѣ за молодью; при чемъ господа всецѣло предаются вольной разбойничьей жизни. Таковы муравъи амазонки (Polyergus). У себя дома они неуклюжи, безпомощны до того, что принуждены предоставлять всѣ работы рабамъ. Ихъ челюсти приспособлены исключительно для боя и непригодны даже для жеванія. Поэтому рабовладѣльцы должны бы умереть съ голода даже среди обильнаго провіанта, если бы не рабы, которые суютъ имъ въ ротъ уже пережеванную пищу.

Всёми признается, что источникомъ прочно организованныхъ общежитій какого бы то ни было рода животныхъ должна считаться семья. Надъ частностями же происхожденія обширныхъ ассоціацій или «государствъ», хотя бы у перепончатокрылыхъ, уже многіе ломали себъ головы; при чемъ біологи-мыслители были между собою согласны лишь въ томъ основномъ положеніи, что предки сопіальныхъ насъкомыхъ жили въ одиночку. Въ новъйшее время успъщно занимался интересующимъ насъ вопросомъ нъмецкій ученый Вергефф по отношенію къ осамъ и ичеламъ. О возможности рѣшенія вопроса историческимъ методомъ, конечно, рѣчи быть не можеть, ибо едва ли подлежить сомньнію, что пчелы, осы, шмели образовали свои ассоціаціи еще задолго до появленія на землъ нашихъ праотцевъ. Единственнымъ примънимымъ методомъ долженъ считаться сравнительно-біологическій. Отрядъ перепончатокрылыхъ чрезвычайно богатъ представителями съ разнообразнѣйшими градаціями общежитія, начиная съ полнаго его отсутствія и первінших его проблесковь и кончая многолюдными ульями съ ихъ полиморфными особями, раздізлившими между собою труды. При этомъ многія изъ перепончатокрылыхъ явно находятся на пути къ выработкъ общественнаго строя, уже раньше пройденнаго болбе или менбе близкими родичами. Не легки, конечно, наблюденія надъ нравами и образомъ жизни мелкихъ насъкомыхъ, въ особенности, обитающихъ подъ землею, въ дуплахъ, ульяхъ и другихъ скрытыхъ мѣстахъ. Къ тому же, громадное большинство тропическихъ видовъ до сихъ поръ остается біологически неизследованнымъ.

Обезпеченіе потомства пріютомъ и пищею-вотъ главный смыслъ ассоціацій разсматриваемых в нами перепончатокрылых в. По мивнію Вергеффа, у прародителей этихъ насъкомыхъ прежде всего пробудилась забота объ обезпеченіи потомства пищею. Эта забота и по сію пору проще всего проявляется у представителей придорожныхъ осъ (Pompilus), животныхъ, сходныхъ съ осами. Ихъ самки боле рослыя и сильныя нежели самцы, чувствуя подступленіе зрълаго яйца, снуютъ туда, сюда по разнымъ закоулкамъ и трещинамъ. Отыскавъ паука, самка Pompilus'а смъло вступаетъ съ нимъ въ единоборство; уколами своего ядоноснаго жала она либо убиваетъ его, либо приводитъ въ продолжительное или кратковременное одбиенбніе, которымъ пользуется для того, чтобы прилепить къ своей жертве яичко. Вылупляющаяся изъ последняго червеобразная личинка кормится трупомъ паука, или же, если паукъ остался въ живыхъ, то является его паразитомъ. Исходъ одинъ и тотъ же: ко времени окукленія личинки отъ паука остаются

лишь ножки, челюсти и хитиновая кожица. Ближайшая болбе высокая ступень заботливости о потомствъ осуществляется нъкоторыми видами изъ того рода Pompilus, которые не только откладывають яйца на пауковь, но и пользуются норками последнихь, какъ колыбелью для своего потомства, при чемъ усугубляютъ свои материнскія заботы еще и тімь, что, для безопасности, закладываютъ входъ въ норку камешками. Еще дальнъйшую ступень заботливости о потомствъ показывають тъ изъ одиночныхъ перепончатокрылыхъ, которыя, поймавъ добычу и отложивъ на нее яичко, сами сооружаютъ для нихъ какое-либо защитное витстилище. Отсюда только одинъ, правда, очень существенный шагъ къ тъмъ видамъ, которые строютъ норку сначала, а потомъ уже отправляются на охоту за провіантомъ, и такимъ образомъ являютъ примъръ такой же предусмотрительности, какую замъчаемъ у строителей сложныхъ ульевъ. Первоначальный типъ норки у Pompilus actopunctatus - норка однокамерная. Дальнъйшее осложнение представляють норки о многихъ камерахъ, которыя располагаются либо на главномъ ходъ въ видъ четкообразныхъ расширеній, либо на концахъ боковыхъ корридоровъ. Особенно интересны для насъ, какъ дальнъйшее усовершенствование строительнаго искусства, свободныя гитезда, вылющенныя изъ глины, песчинокъ и другихъ матеріаловъ. Ихъ назначеніе точно также служить кладовой для пауковъ и гусеницъ, приведенныхъ въ опфиенфніе ядовитыми уколами, т. е. не живыхъ, не мертвыхъ, а консервированныхъ отъ разложенія. Такія свободныя ячейки наблюдаются въ томъ же семействъ помпилидъ и опять-таки могутъ быть и одиночными, и сгруппированными по нѣсколько штукъ.

Приведенному нами автору посчастливилось бросить нѣкоторый свѣтъ на вѣроятный способъ образованія первоначальныхъ колоній у пчелъ, т. е. тѣхъ изъ перепончатокрылыхъ, у которыхъ общежитіе приняло наиболѣе широкіе размѣры и сдѣлалось непрерывнымъ. Первоначально одиночная жизнь—такъ онъ разсуждаетъ—могла перейти въ общественную только у такихъ первобытныхъ формъ, которыя плодились въ теченіе года по нѣскольку разъ; при чемъ маткѣ давался удобный случай оставаться въ сожительствѣ одновременно съ приплодомъ нѣсколькихъ поколѣній: безъ этого совмѣстныя попеченія о потомствѣ многихъ индивидовъ были бы невозможны. О томъ, какъ это могло осуществиться, по мнѣнію Вергеффа, даетъ представленіе сравнительное изученіе гнѣздъ разныхъ видовъ изъ рода Halictus (рис. 9). Галиктусы устраиваютъ свои норки особенно охотно въ твердой почвѣ. Поэтому мы нерѣдко находимъ ведущія въ нихъ круглыя отверстія

на плотно укатанныхъ пробажихъ дорогахъ, на припекаемыхъ солнцемъ глинистыхъ обрывахъ. Внутреннее устройство жилищъ неодинаково у различныхъ видовъ изъ рода Halictus. Для насъ наиболъе интересно жилище Н. quadristrigatus. Оно образуетъ

сводистую камеру, въ которой нагромождены ячейки. Такъ какъ ячейки не наполняють собою всей камеры, то между ними и сводомъ носледней остается свободное пространство, гдв могутъ встрвчаться молодыя пчелки, по мъръ своего вылупленія. Періодъ размноженія у нашего насъкомаго до того продолжителенъ, что старъйшія изъличинокъ бывають уже готовы къ окукленію, пока матка еще занята кладкою яицъ и снабженіемъ ихъ провіантомъ для прокормленія ожидаемыхъ личинокъ. Мало того, довольно вероятно, что старыйнія изъ дітей завершаютъ свое превращение въ готовыхъ пчелокъ еще до смерти матери, и такимъ образомъ и съ нею встръ-



Pис. 9. Halictus.

чаются. Предположимъ, что послъднее становится нормою; предположимъ, далье, что дочери, вмысто того, чтобы копать новыя норки, начинаютъ строить ячейки въ той же родной камерь, и мы получили бы форму общежитія, весьма сходную со шмелиною. Такимъ образомъ, по мыткому замычанію нашего автора, Halictus quadristrigatus фактически стоитъ на порогы къ колонизаціи.

Нашимъ общежительнымъ осамъ, по мнѣнію Вергеффа, предшествовали одиночныя формы, которыя сооружали сплоченныя ячейки, свободная поверхность которыхъ служила мѣстомъ встрѣчи сестеръ и братьевъ. Представимъ себѣ, что матка, озабоченная постройкой непосильно большаго числа ячеекъ, не успѣвала наполнять ихъ достаточнымъ количествомъ провіанта, а потому не стала ихъ и запечатывать, а пріучилась ежедневно кормить вылупляющихся изъ яицъ личинокъ. Въ результатѣ тутъ получилась бы та форма продолжительнаго общенія матки съ приплодомъ, которая наблюдается у машихъ осъ.

Попытаемся приложить въ общихъ чертахъ указанія германскаго ученаго къ современнымъ намъ шмелямъ, осамъ и пчеламъ. Шмели еще плохіе зодчіе. Они сами не строятъ гитадъ, а поль-

зуются мышиной или кротовой норкой и, лишь въ случат надобности, приспособляють внутренность къ новой спеціальной цёлк. придавая ей видъ камеры. Внутри этого помъщенія они складываютъ комья, слешенные изъ смеси медоваго сока съ цветенью. На эти комья матка и кладетъ по нъсколько яичекъ. Молопыя личинки мало-по-малу въбдаются въ свой кормовой комъ, выдалбливають въ немъ какъ бы ячейки, ствики которыхъ однако надстраиваются маткою или рабочими наслойкой новаго питательнаго матеріала. Прежніе наблюдатели совершенно ошибочно принимали эти quasi-ячейки за настоящія, построенныя взрослыми. И такъ, по отношенію попеченія о молоди пімели не далеко ушли отътахъ представителей рода Pompilus, которые въ чужой норкъ скопляють провіанть для ожидаемаго приплода. Различіе лишь въ томъ, что этотъ провіантъ не животнаго, а растительнаго происхожденія и исподоволь, по мітрі надобности, пополняется. Первоначальный характеръ шмелиныхъ колоній сказывается и въ ихъ недолгов в чности. Какъ у Halictus quadristrigatus, он в закладываются перезимовавшей оплодотворенной одиночной самкой. Нововведеніемъ представляется появленіе у этой самки прежде всего дочерей - сотрудницъ въ лицъ шмелей рабочихъ, которыя-быть можеть, вследствие своего недостаточнаго питания въ состояния личинокъ-неспособны къ размноженію. Позже-въроятно, въсвязи съ лучшимъ питаніемъ дальнійшихъ личинокъ, выкормленныхъ дружными усиліями рабочихъ — появляются уже болье развитыя самки, хотя все еще малорослыя, но уже способныя класть яйца. Последнія, будучи не оплодотворены, дають начало однимъ только самцамъ. Лишь подъ конецъ къ этимъ особямъ присоединяются и полнорослыя, оплодотворяемыя самки или матки, которыя предназначены къ тому, чтобы перезимовать, а на следующую весну положить начало новымъ шмелинымъ колоніямъ. Всв остальные индивиды осенью погибаютъ. При этомъ, по однимъ наблюденіямъ, родоначальная матка еще доживаетъ до вылупленія своихъ развитыхъ преемницъ, по другимъ же она можетъ кончаться и раньше ихъ рожденія на свёть. Въ последнемъ случає мы имъемъ дъло съ явленіемъ, очевидно, болье первоначальнымъ. Чтобы покончить со шмелями, упомянемъ еще только, что общая сумма членовъ ихъ колоній не превышаетъ, примфрно, сотни индивидовъ, изъ коихъ, приблизительно, двадцать пять самцовъ, пятнадцать самокъ, а остальные шестьдесятъ-рабочіе.

Въ противоположность шмелямъ, осы являются уже настоящими, и притомъ весьма искусными строительницами. Ихъ соты, окруженные неръдко еще общимъ футляромъ, состоятъ, какъ

извъстно, изъ бумажной массы, приготовляемой изъ пережеванной коры, древесины и т. п. веществъ. Соты съ шестиграннопризматическими шейками, обращеными отверстіями книзу, составляють либо только одинь, либо нфсколько горизонтальныхъ кружковъ, расположенныхъ этажами. Подобно шмелинымъ, и осиныя колоніи однолітни и обязаны своимъ происхожденіемъ одиночной, перезимовавшей самкъ, которая черезъ въкоторое время воспитываеть себ' дочерей-работниць, къ которымъ присоединяются напоследокъ развитые самки и самцы. У наилучие до сихъ поръ изслъдованнаго осинаго вида, у галльской осы (Polistes gallica) Зибольдь констатироваль существование еще третьей категории женскихъ особей, занимающихъ положение среднее между недоразвитыми въ половомъ отношаніи работницами и вполнѣ развитыми матками, особей, аналогичныхъ мелкимъ шмелинымъ самкамъ. Эти особи точно также могутъ класть неоплодотворенныя яйца, дающія начало самцамъ. Галльская оса ограничивается обыкновенно сооружениемъ всего одного только сотового кружка. Лишь въ особенно благопріятное, теплое и обильное пищею л'єто къ этому кружку подвенивается на ножке еще второй. Такимъ образомъ, все народонаселение гибзда достигаетъ максимальнаго комплекта отъ шестидесати до стадвадцати недблимыхъ. Многодюднъс колоніи шершня и германской осы. Бразильская же Polybia liliacea сооружаеть, громадныя вальковатыя, многоэтажныя гнъзда съ народонаселениемъ, навърное, изъ многихъ тысячъ особей.

Въ большомъ, раціонально устроенномъ пчелиномъ уль число рабочихъ пчелъ достигаетъ иногда 30.000 штукъ. На это количество приходится всего одна только матка и, въ извъстное время года, до 3.000 самцовъ или трутней. Такое многолюдство является результатомъ не только хорошаго ухода со стороны человіка, но и продолжительнаго, непрерывнаго сожительства пчелъ. Улей не ликвидируется подобно шмелиной и осиной колоніи при наступленім осеннихъ холодовъ. Изъ него изгоняются и умерщвляются одни лишь дармовды-трутни, тогда какъ рабочіе зимують. Центромъ, около котораго онъ прочно группируются, является матка съ четырехлатнею продолжительностью жизни. Противова сомъ чрезмарному разростанію улья служить періодическое роеніе пчель. Л'ьтомъ, передъ вылупленіемъ первой молодой матки, старая оставляеть улей въ сопровождении части рабочихъ и вмъств съ ними закладываетъ новый, филіальный. Вслёдъ за симъ изъ улья выдетаетъ съ роемъ самцовъ и работницъ и старшая изъ молодыхъ матокъ. Послъ этого свадебнаго полета эта молодая матка со своею свитою рабочихъ либо также ищетъ себъ новое пристанище,

а именно, въ томъ случат, если улей сильно заселенъ, либо-при слабомъ его заселеніи-возвращается въ него. Въ этомъ второмъ случат молодая матка предварительно, т. е. еще передъ роеніемъ. обезпечиваетъ за собою нераздъльную власть въ ульт ттвмъ, что самолично закалываеть своимъ жаломъ еще не успъвшихъ выйти изъ яичекъ сестеръ-соперницъ. Во всякомъ случав, маткв какъ старой, такъ и молодой, въ противоположность шмелинымъ и осинымъ, никогда не приходится начинать ульи, такъ сказать, съ азовъ, ибо съ самаго начала располагаетъ отрядомъ дъятельныхъ сотрудницъ. Сообразно этому, на долю современной намъ пчелиной матки не приходится никакихъ заботъ ни по части строительной. ни по части собиранія провіанта и ухода за приплодомъ. Она всець предается переработк въ собственном порганизм подносимаго ей рабочими отборнаго корма въ яйца, которыя и кладетъ ежедневно въ громадномъ числъ. Раздъление физіологическаго, а вмёсто съ тёмъ и общественаго труда въ такой мере, въ какой оно не осуществлено нигдъ болъе въ классъ насъкомыхъ, наложило свою печать и на организацію троякаго рода особей ульевой пчелы. Матка узнается по удлиниеному брюшку и ротовымъ частямъ, укороченнымъ, неприспособленнымъ къ извлеченію медовыхъ соковъ изъ глубины пвъточныхъ вънчиковъ. Рабочая пчела, кром в длинных в ротовых частей, располагаеть на голени задней пары ногъ снаружи углубленіемъ, окруженнымъ щетинками, корзиночкой; первый членикъ заднихъ же дапокъ расширенъ. и снутри усаженъ рядами щетиновъ, образуя собою такъ называемую щеточку. Какъ щеточка, такъ и корзиночка служатъ для собиранія цвѣтени. Самецъ или трутень массивной формы, съ широкимъ брюшкомъ, громадными соприкасающимися на серединъ головы глазами и съ короткими частями рта. Весьма замъчательно, что соты пчелъ строятся рабочими не изъ какого-либо посторонняго матеріала, а изъ выдёленія кожныхъ железокъ собственнаго брюшка. Это фактъ, свидътельствующій о томъ, что строительное искусство ульевой пчелы не могло выработаться по прямой линіи изъ строительнаго искусства рода Halictus. Тутъ связь только по аналогіи, а не генеалогическая. Это подтверждается и своеобразномъ отвъснымъ расположениемъ сотъ, составленныхъ, къ тому же, изъ двухъ пластовъ ячеекъ-антиподокъ

(Окончаніе слыдуеть).

#### изъ роберта гамерлинга.

#### вуря.

Надъ ръчкою сонной,

Гдъ меркнетъ лазурь—
Промчись изступленно
Дыханіе бурь!
Повсюду въ долинахъ
Стемнъло отъ тучъ,
Лишь тамъ, на вершинахъ
Горитъ еще лучъ.

И своды унылы,
Какъ ствны тюрьмы,
Здвсь царство могилы,
Затишья и тьмы.
Ни шума, ни плеска
Нагорныхъ ключей,
Ни красокъ, ни блеска
Полдневныхъ лучей.

Пускай же громовый Ударъ прогремитъ, И силою новой Тутъ все оживитъ: Пусть пышно созрѣетъ Подъ бурей посѣвъ, Иль смертью повѣетъ Карающій гнѣвъ!

Пер. О. Н. Чюминой.

# "ПРОГРЕССЪ".

#### Очеркъ.

- A что, Павелъ Васильичъ, почему бы и намъ чегонибудь не выставить?
  - Какъ то-есть?..
- Да очень просто: выставочку устроить, коть небольшую... Все-таки и мы не лыкомъ шиты... Не слъдуетъ отставать...
- Научно-промышленную?—съ оттънкомъ ироніи спросиль Павель Васильевичь.
- Нѣтъ-съ... Какая тамъ наука-съ!.. Сельскохозяйственную... Губернія помѣщичья, есть все-таки и образцовыя хозяйства... У васъ, напримѣръ... А главное, чѣмъ же нибудь надо о себѣ заявлять?.. Этакъ мы вѣкъ въ загонѣ останемся... Люди хлопочутъ, у людей—желѣзныя дороги и всякій прогрессъ, а у насъ какъ было при Горохѣ, такъ и сейчасъ... Я вотъ третье четырехлѣтіе головой состою, а никакого прогресса не вижу... А почему?.. Поѣхалъ хлопотать... Представляюсь: градской, говорю, голова города Трущобинска... А на меня смотрятъ, глаза разинули, словно никогда и города-то такого не знали... Вѣточку, говорю, намъ желательно бы... Пріобщиться къ прогрессу... А они: какая тамъ вѣточка? Зачѣмъ?.. Нечего вамъ возить... А почему?.. Сидимъ—и о насъ ни слуху, ни духу!..
- Да...—задумчиво, выпуская изъ-подъ усовъ табачный дымокъ, произнесъ Павелъ Васильевичъ.— Наши хлопоты о подъвздной въточкъ не выгоръли... Носъ!..
- А вамъ не дурно бы?.. a?.. Ваше имѣньице вавъ разъ возля̀ въточки было бы... Сълъ, динь-динь!.. тррр...

и пошла, пошла!.. Черезъ два-три часа дома, у законной супруги-съ!.. Xe-xe-xe!..

- Гм... да-а...
- Хлёбъ за брюхомъ не ходитъ-съ, Павелъ Васильевичъ... Самимъ надо стараться... Тавъ же и прогрессъ-съ!.. Его за хвостъ надо поймать, да еще стараться не выпустить! Хе-хе-хе!..

"Градской голова" хлопнулъ предсъдателя земской управы по колънкъ и засмъялся тъмъ сытымъ смъхомъ самодовольства и самоувъренности, какимъ хохочутъ плутоватые пузатенькие купчики...

Собесъдники сидъли въ укромномъ уголкъ общественнаго сада, вблизи шумнаго ярко освъщеннаго вокзала, утопавшаго въ зелени и казавшагося теперь какимъ-то сказочнымъ фантастическимъ замкомъ, храмомъ Вакха... Смъхъ, говоръ, бряканье билліардныхъ шаровъ, хлопанье пробокъ, лязгъ ножей, звонъ посуды, оркестріонъ, —какая-то дикая оргія звуковъ вырывалась изъ раскрытыхъ, ослъпительно яркихъ въ темнотъ ночи оконъ вокзала...

Густая заросль акацій скрывала одинокій зеленый столикъ со скамеечкой. Здёсь при розовомъ фонарикѣ, въ компаніи съ бутылкою портвейна, обоимъ собесѣдникамъ чувствовалось корошо, свободно и уютно... Любопытный глазъ публики не проникалъ чрезъ густую стѣну акаціи, а между тѣмъ здёсь прекрасно былъ слышенъ оркестръ военной музыки, черезъ каждые полака наигрывавшій польки, вальсы и отрывки изъ "Жизни за Царя"...

- А вы думали, прогрессъ-то самъ вамъ въ ротъ полъзетъ?.. Дудки-съ!.. А вотъ устроимъ выставочку, а тамъ ночлежный домикъ-съ... Вы вотъ уже завели агрономовъ... Сколько про васъ писали?!. И пусть пишутъ!.. Пусть знаютъ, видятъ, помнятъ!!.
- Земство стъснено... Сами знаете, какъ отразились на нашемъ бюджетъ всъ эти недороды, безкормицы...
- Пустяки!.. Богъ дастъ день, дастъ и деньги... Xexe-xe!.. Вамъ прикажете?
  - Наливайте!..

Човнувшись, собесъдники отхлебнули по глотку винца и посмаковали его...

- -- Какъ будто немного кисловато?
- Да... есть... Окупится, Павелъ Васильевичъ!.. Городъ отъ себя дастъ тысченокъ пятнадцать-двадцать... За городъ я ручаюсь!.. Ну, земство тысячъ пять... Вотъ и будетъ. Сборъ съ экспонентовъ, съ входныхъ билетовъ... Можно ресторанчикъ этакій уютный, веселенькій устроить... Хе-хе-хе!..

Трудно сказать, что заставляло купца Кленова такъ страстно желать выставки, но мысль о ней неотступно преследовала его съ техъ поръ, какъ онъ проездомъ побывалъ на выставке въ городе Орле. Очень можетъ быть, что Кленову хотелось славы, популярности, хотелось пофигурировать въ печати въ качестве "просвещеннаго деятеля". а можетъ быть, имъ действительно руководило желаніе принести благо городу косвеннымъ путемъ, путемъ "напоминаній" о себе... Какъ бы то ни было, а Кленовъ, какъ говорится, спалъ и виделъ выставку и решительно изводилъ этой выставкой свою жену.

- А ты что, Өекла Степанидовна, выставишь?
- Будетъ тебъ, охальникъ! Постыдись!.. Какая я тебъ Степанидовна?..
- Возьму это я тебя подъ ручку и—на выставку! На другой день въ газетъ: "вчера изволили посътить выставку нашъ уважаемый градской голова съ законной супругою своей..."
  - А тебѣ и любо?..
- Подойдеть это губернаторъ... Подъ козырекъ сдѣлаетъ... На мнѣ, конечно, цѣпь... Онъ честь не мнѣ, а знаку дѣлаетъ. Само собой и я тоже—"мое почтеніе!"

На сей разъ Никанору Ивановичу подвернулся предсёдатель управы, и онъ, вмёсто супруги, изводилъ выставкой предсёдателя... Собесёдники уже покончили съ бутылкой вина за разговорами о выставкё, но Никаноръ Иванычъ, не желая отпускать своей жертвы, потребовалъ новую бутылку...

— Постой, поговоримъ! — удерживалъ онъ собесъдника, захитлъвъ и незамътно переходя на "ты".

Предсёдатель, улучивъ минутку, сбёжалъ.

"Градской голова", пошатываясь, поплелся вдоль главной аллеи. Здёсь онъ поймаль репортера мёстнаго "Листка", фамильярно подхватиль его подъ руку и повлекъ въ кусты акапіи.

- Хоть вы, дьяволы, только и знаете, что ругаетесь, а. все-таки я печать уважаю и всегда готовъ...
- Я, Никаноръ Ивановичъ, съ дамами... Виноватъ!— попробовалъ отвертъться репортеръ.
- Постой!.. Дѣло, значитъ, есть!.. Бабы не уйдутъ, всегда. при тебѣ останутся...

Репортеръ печально шелъ за головой, но когда тотъ потянулъ его съ аллеи въ кусты,—инстинктивно отшатнулся и попятился:

- Куда же вы тащите?..
- Да постой!.. Думаешь, бить буду? Нѣтъ... Я не такой... Пиши, пожалуйста, ругайся сколько влѣзетъ, я жалиться по начальствамъ не полѣзу... Я печать все-таки уважаю...
- Садись!--- тономъ безапелляціоннаго приказанія произнесъ голова, ткнувъ сотрудника мѣстной газетки на ту же самую лавочку, съ которой сбѣжалъ недавно предсѣдатель управы.

Затемъ голова налилъ въ стаканчики вина и произнесъ:

- Скажи "слава Богу!"
- Почему это?
- Заработокъ тебѣ будетъ... Вотъ ужъ попишешь всласть!.. отведешь душу... Теперь кажный день въ управу бѣгаешь да спрашиваешь "что новаго?"—а тогда, братъ, только писать поспѣвай!..
  - Да что такое?
- Ну, выпьемъ спервоначалу!.. Будь здоровъ! Пиши, старайся, а ужъ мы тебя не забудемъ!..

Голова чокнулся съ репортеромъ и залпомъ выпилъ ста-

Выпилъ и сотрудникъ.

- Какъ вы, газетчики, полагаете: выставка—полезная вещь?
  - Еще бы!.. Конечно...
- Ругать того человъка, который устроить эту самую вещь, можно?..
  - Зачамъ же ругать непреманно?..
  - Вотъ то-то и оно-то!..
  - А что?

- Будетъ выставка!.. Вотъ тебѣ моя рука!.. Не быть мнѣ головой, если...
  - Что же, прекрасно...
- Да ты что миѣ говоришь "прекра-а-асно!" Ты скажи: поддержитъ меня газета? Али тоже кастерить будетъ?.. На васъ не угодишь...
- Нашъ органъ всякое хорошее доброе дѣло поддерживаетъ... Не людей, а дѣло...
- А ты будеть канитель-то разводить! Дёло! Само, что-ли, дёло-то сдёлается? Чай, люди же его будуть дёлать?..
  - Конечно, люди... гм...
- Давай руку!.. Хоть вы и лаетесь, а я для города всей душой... Мит ничего не надо! Я и отъ жалованья, брать, если захочу,—откажусь... Вотъ что! Я для прогресса всегда готовъ...

Дня чрезъ два послѣ описаннаго вечера, въ мѣстномъ "Листкъв" появилась первая замѣтка о предстоящей въ Трущобинскъ сельскохозяйственной выставкъ: "Мы слышали изъ
вполнъ достовърныхъ источниковъ, что нашъ уважаемый городской голова Н. И. Кленовъ явился иниціаторомъ въ дѣлъ
устройства въ г. Трущобинскъ первой сельскохозяйственной
выставки. Завтра поговоримъ подробнъе объ этомъ въ высшей степени симпатичномъ и полезномъ для края предпріятіи, дълающемъ честь нашему "отцу города", а пока скажемъ только: въ добрый путь!" Эта замътка такъ подбодрила
голову, что онъ сейчасъ же послалъ за секретаремъ управы
"Платонычемъ", — какъ всѣ называли его заглаза, — и приступилъ къ дѣлу:

- Надо, Максимъ Платонычъ, докладецъ составить о выставкъ... Только жалостнъе, чтобы гласные не упирались... Чтобы вся польза отъ выставки на лицо была... А то народъ прижимистый... Двадцать тысячъ просить надо...
  - Можно...
- Сможешь-ли?.. А то попроси-ка газетчика, который къ намъ за справками ходитъ... Онъ здорово, складно пишетъ. Я могу заплатить, дъло полезное...
  - Самъ справлюсь...
- Нѣтъ, позови, братецъ!.. Онъ собаку на этомъ съѣлъ... Противъ него не сможешь...

Затемъ голова объехалъ всёхъ наиболее вліятельныхъ гласныхъ и заручился ихъ полнымъ согласіемъ вотировать за выставку, что было, впрочемъ, совсёмъ нетрудно, такъ какъ каждый изъ этихъ гласныхъ имёлъ что выставить...

Цълый годъ г. Трущобинскъ готовился къ открытію выставки... Разговоры частные и общественные, ръчи съ безчисленнымъ количествомъ словъ: прогрессъ, культура, цивилизація, благо народа и т. д., цълый рядъ статей въ "Листкъ" съ эпиграфомъ:

«Съйте разумное, доброе, въчное!»

Всѣ говорили, читали и писали о томъ великомъ общественномъ значеніи, которое имѣютъ всѣ выставки вообще и какое предстоящая трущобинская будетъ имѣть въ особенности... Дѣльцы набили языки, повторяя заученныя фразы объ общественной роли выставки, ея умственномъ и нравственномъ значеніи для цѣлой области, вліяніи на самосознаніе ея жителей и т. д.

Слушая всё эти толки, можно было подумать, что предстоящая въ Трущобинскъ выставка облагодътельствуетъ цълый край, а мужики этого края сразу поумнъютъ, будутъ высовонравственными, перестанутъ бить своихъ бабъ, не станутъ ходить въ кабаки, всё разбогатъютъ и станутъ исправными "плательщиками"...

И вотъ, выставка приходила къ нимъ на помощь: здёсь можно было узнать, что пахать слёдуетъ вовсе не двурогой деревянной сохою, а желёзнымъ плугомъ; что вмёсто того, чтобы сыпать хлёбъ на землю при жнитвё, гнуть въ дугу спины и тратить такъ много времени попусту, — можно употреблять въ дёло жнею: она чисто сожнетъ, и въ снопы свяжетъ, и зерна не выльетъ... Здёсь можно было узнать, что худыя съ поджарыми боками и обглоданными хвостами воровы и лошади — хуже породистыхъ тирольскихъ коровъ и заводскихъ жеребцовъ... Вообще, здёсь было можно многое увидёть, узнать и очень многому поучиться...

Послѣ годовой подготовки выставка отпраздновала торжество своего открытія...

Это быль, — выражаясь языкомь мёстнаго "Листка", — "мёстный праздникь въ честь человёческаго ума, такь ус-

път расширяющаго свое могущество надъ непокорными силами природы и ея враждебныхъ человъку стихій..."

Различные "успъхи" въ различныхъ отрастяхъ хозяйства и промышленности, прогрессы и прогрессики всяческихъ сортовъ переполняли всъ уголки красивыхъ выставочныхъ павильоновъ и витринъ... Тутъ были и новоизобрътенная машина, которая сама съяла, сама жала, молотила и чутъ-чутъ только не пекла хлъбныхъ караваевъ; тутъ были и усовершенствованныя породы крупнаго и мелкаго домашняго скота: свинья необъятныхъ размъровъ, еле-еле волочущая свою жирную тушу, гордый величественный рысакъ и тучная корова; были съмена хлъбныхъ породъ: американскій овесъ, царская рожь, королевскій ячмень и т. д.

Отслужили благодарственный Господу Богу молебенъ, и разноцвътные флаги взвились на высокихъ жердяхъ надъ павильонами. Какой-то членъ выставочной коммиссіи произнесъ подобающую случаю ръчь, которая тянулась около двухъ часовъ времени и утомила всъхъ присутствовавшихъ до головной боли. Въ этой ръчи ораторъ, главнымъ образомъ, указывалъ на значеніе совершающагося событія въ экономической жизни края и всъхъ его жителей...

Затъмъ грянулъ оркестръ военной музыки и наступило общее ликованіе.

Задолго до открытія въ г. Трущобинскѣ выставки староста села "Подгорное" Миронъ Матвѣевъ, по распоряженію волостного писаря, созвалъ сходъ. Время было рабочее, горячее, поэтому согнать народъ было не легко...

Миронъ ходилъ по дворамъ и постукивалъ подожкомъ въ оконницы:

— Эй! Григорій!.. Кто дома есть?

Поднимается оконница и выставляется по поясъ мальчутанъ лътъ восьми:

- Тятьки нъту-ти, дяденька... На полъ...
- Объдъ понесешь ему?
- Понесу... Своро побъту: ты гляди, гдъ солнышко-то?!..
- Наважи отцу, чтобы на сходъ утресь приходилъ, чтобы не уходилъ на поле! Изъ губерніи, сважи, такая гумага пришла насчеть нашего брата... Оченно важное, сважи, дъло.

- Ладно сважу...
- Мотри не забудь! Такъ и скажи: гумага пришла... изъ губерніи...

Оконница захлопывалась, а Миронъ шелъ дальше.

- Эй! Кто есть?..
- Чаво тебѣ?—отвѣчаеть чей-то больной недовольный голосъ...
  - Отворь! Надо!

Изъ окна выставляется ръденькая бороденка клинышкомъ.

- А, ты, Кузьма, дома!...
- Дома, Миронъ Матвъичъ... Лихоманка замучила... Измаялся...
  - Вотъ что, Кузьма: на сходъ надо завтра!..
  - А что?..
- Изъ губерніи бумага пришла... Писарь читаль ее, только я что-то не совству раскуметаль...
  - Дай Богъ! Знать смилостивился Господь Милосердный!..
  - -- Такъ приходи завтра утресь!..
- Какъ-нибудь приплетусь... Можетъ полегче станетъ, отпуститъ...

Такъ Миронъ обощелъ всѣ порядки и вездѣ сообщилъ о бумагѣ изъ губерніи.

Въсть объ этой бумагъ изъ села пошла гулять по полямъ.

На другой день большинство подгорновцевъ были дома и съ ранняго утра толкались на улицахъ, разсуждая о "гумагѣ изъ губерніи". Насчетъ значенія послѣдней дѣлались самыя невѣроятныя предположенія.

- Поблажка сказываютъ... Съмянъ, баютъ, выдадутъ и протчее...
- Нътъ, для че съмянъ?! Чай, я слышалъ, какъ писарь съ урядникомъ говорили... Насчетъ скотины чего-то. Видно, выдавать скотину хотятъ...
- Это ужъ на что лучше бы! Каку-бы нибудь кляченку мнъ выдали!.. Эхъ! мнъ никакъ невозможно...
- На сходъ!..—закричалъ Миронъ, выйдя на крыльцо сборной избы.

Подгорновцы галопомъ поскакали туда и сбились въ стадо густой массою...

Изъ избы вышелъ урядникъ. Мужики свинули шапки.

Урядникъ властнымъ окомъ окинулъ собраніе, крякнулъ и началъ читать бумагу. Подгорновцы съ напряженнымъ вниманіемъ слушали эту завѣтную бумагу, боясь пропустить мимо ушей хоть одно слово ея...

Въ бумагъ предписывалось объявить по волости, что такого-то числа, мъсяца и года въ Трущобинскъ открывается выставка; далъе въ пяти-десяти словахъ выяснялось великое значение этой выставки для всего края, затъмъ приглашались въ качествъ экспонентовъ желающие кустари крестьяне...

Чтеніе окончилось, а подгорновцы стояли молча, съ разинутыми ртами и пожирали глазами урядника... Ничего изъ этой бумаги они не поняли; уразумёли только отдёльныя слова и выраженія: "сельское хозяйство", "рогатый скотъ", "улучшенныя породы зерноваго хлёба", "выгоды", "награды".

Поняли? — прикрикнулъ урядникъ.

Всѣ молчали. Одни почесывали въ затылкахъ, другіе довольно улыбались и поглаживали свои бороды, третьи— стояли съ устремленными въ землю взорами.

- Поняли? Ну ты, лысый?.. Понялъ?..
- Мы что же... Какъ міръ... Міръ спроси!..
- Да ты-то понялъ?..
- Я-то?.. знамо поняль... Только что же я?.. Другихъ спрашивай!..

Урядникъ плюнулъ и началъ объяснять:

— Открывается выставка, черти сиволапые... Выставять всякую тебѣ штуку: машину, скотину, сѣмена, рожь тамъ, овесъ... и протчее... того... какъ приказано... Теперь—кустари... Гм... Кто у васъ кустарь?.. Выходи впередъ!..

Всв стояли молча, переглядываясь другъ съ другомъ.

- Ты, Рябой, въдь этимъ дъломъ займашься? спросилъ, наконецъ, одинъ изъ мужиковъ своего сосъда, ткнувъ его кулакомъ подъ бокъ.
  - Я-то?..
  - Ты кусты сажаль?..
- Разсадилъ дѣвствительно... Хочу садикъ развести... Рябой выдвинулся впередъ, но принялъ такую позу, словно стоялъ на готовѣ и при малѣйшей опасности намѣревался юркнуть въ толиу.
  - Еще вто? Есть? Выходите!.. командоваль урядникъ.

Но больше никто не вышелъ.

- Ты кустарь? спросиль урядникь Рябого.
- Немного баловался...
- **Ч**ѣмъ?
- Кусточки люблю, садикъ хочу развести...

Урядникъ нахмурился...

- А больше никого нътъ?
- Нъту-ти, ваше благородіе, больше!..
- -- Никого... Одинъ-Рябой!..
- Ну, одного нечего и считать... Не стоитъ...— тихо замътилъ уряднивъ и громво добавилъ:
- Такъ вотъ, о всемъ вышеизложенномъ я вамъ и объявляю для свъдънія и руководства... Больше ничего! Можете расходиться!..

И, еще разъ строго-начальнически оглянувъ толпу, урядникъ ушелъ въ избу, а подгорновцы все еще продолжали стоять въ какомъ-то оцъпенъніи... Среди нихъ поднялся вдругъ невообразимый хаосъ: всъ заговорили разомъ... Нъкоторые такъ просто горланили, ни къ кому не обращаясь, другіе успъли уже вступить въ споръ и ругань...

— Будетъ галдъть!.. Сказано—расходиться!—сердито закричалъ уряднивъ чрезъ раскрытое окно...

Толпа стала разбредаться, переругиваясь на ходу...

Цѣлый день подгорновцы волновались и спорили о томъ, принесетъ ли прочитанная бумага убытокъ міру, или ее надо считать за поблажку.

Миронъ, со словъ урядника, къ которому его посылало "обчество", объяснилъ, что никакого вреда отъ бумаги не будетъ, какъ не будетъ и никакихъ поблажекъ; объяснялъ, что "все это только такъ, одна, значитъ, прокламація, и больше ничего,—приказано объявить и все тутъ!"..

Но старики думали про себя, что тугъ что-то не такъ, въ ихъ съдыя головы закралось смутное подозръніе... Старики ворчали и недовольно сплевывали въ сторону:

- Гумага... Ты пойми ее, эту гумагу,—воть оно что! Для чего-нибудь да прислано же... Не зря же?..
- Это върно... Зачъмъ зря гумагу марать?!.. Тоже приказано объявить... А если приказано, значитъ есть въ ей, въ гумагъто, что-нибудь...

Дъло дошло до того, что и самъ Миронъ началъ сомнъваться и подозръвать, что урядникъ "что-нибудь не такъ"...

Прошло около м'всяца, а подгорновцы все еще не могли успокоиться...

Между тымъ въ Трущобинскъ открылась выставка и въ село Подгорное стали доноситься о ней смутные толки. Ъздившая въ городъ заштатная престарълая просвирня наговорила дома цълую кучу небылицъ, которыя окончательно взбаламутили подгорновцевъ. Опять стали толковать о томъ, какъ бы не проворонить поблажку, что приказано объявить,—значитъ есть къ тому причина, что не будутъ зря бумагу марать и т. д.

Подгорновцы рѣшили послать въ городъ ходока, поручивши ему разслѣдовать дѣло обстоятельно, пораспрошать начальство, что и какъ, куда слѣдуетъ прошеніе подавать о сѣменахъ и куда о скотинѣ, гдѣ награду получить, а также и "о протчемъ"... Потому, не спроста это...

Выборъ палъ на старика Назара Петрова, человъка бывалаго и надежнаго... Собрали съ міру десять цълковыхъ и отправили Назара въ городъ.

Назаръ вздёлъ на плечи котомку, привязалъ на подожекъ лапотки, попрощался съ односельцами и, помолившись на храмъ Божій, двинулся...

- Счастливо!..
- Постарайся!..
- --- Будемъ стараться... Господь милостивъ...

Человъкъ онъ былъ толковый, въ городъ бывалъ нъсколько разъ, поэтому Назару не пришлось блуждать здъсь, какъ въ лъсу.

Переночевавъ въ ночлежномъ домѣ, Назаръ умылся, причесался, помолился и отправился по начальству. Назаръ довърялъ только самому "первому начальству", — поэтому онъ махнулъ прямо къ губернатору.

- Ты куда лъзешь? встрътилъ его у дверей параднаго подъъзда полицейскій.
  - Сами у себя будутъ?
  - Кто?
  - Губернаторъ!..
  - А что?

— Надо покалякать!—нахмуривъ съдыя брови, отвътилъ Назаръ.

Какъ ни протестовалъ полицейскій, Назаръ взялъ свое и добился личнаго свиданія... Объясненіе было краткое, выразительное, не допускающее превратныхъ толкованій...

Оказалось, урядникъ говорилъ правильно, что все это такъ и что ждать ни дурного, ни хорошаго не приходится...

Время шло подъ вечеръ. Назаръ рѣшилъ переночевать, а завтра чуть-свѣтъ двинуться въ обратный путь. Оставалось нѣсколько часовъ времени, которое было некуда дѣвать. Поэтому, Назаръ и надумалъ посмотрѣть, что это за штука—выставка?..

Добрался Назаръ до громадной городской площади, гдъ высились красивыя выставочныя зданія съ развъвавшимися на вершинахъ флагами...

Музыка гудъла съ страшнымъ одушевленіемъ, всъхъ болѣе горячился турецкій барабанъ...

— Экъ его бухаетъ какъ здорово!.. — подумалъ Назаръ про барабанъ.

Около входа, разукрашеннаго прекрасными тріумфальными воротами, толкалась масса горожанъ... Около маленькаго окошечка кассы происходила страшная давка... Въвоздухъ мелькали руки, зонтики, шляпы...

Назаръ не струсилъ:

— А мы нешто не люди?.. Надо посмотръть...

Онъ безцеременно растолкалъ ловтями публику, протерся къ тріумфальнымъ воротамъ и смѣло двинулся дальше.

- Билетъ вашъ?
- Билетъ?.. Можно... Вотъ онъ, изволь-смотри!

. Назаръ полъзъ за пазуху и вытащилъ грязный засаленный паспортъ.

- Не этотъ билетъ, а для входа... Надо сперва деньги за входъ заплатить!..
  - Деньги?.. А много-ль?
  - Двадцать копфекъ!..
- Ну, такъ я лучше ужо! Лишнихъ денегъ, голубчикъ, нътъ...

Назаръ протискался обратно. Онъ скоро сообразилъ, что можно посмотръть и не плативши двугривеннаго... Забравшись на зады одной изъ построекъ, онъ приложился глазомъ въ дыръ, образовавшейся въ доскъ отъ выпавшаго сучка, и сталъ разсматривать.

Передъ его взорами открывался не особенно привлекательный видъ.

Назаръ усмотрёлъ часть хлёвушка и сидёвшихъвънемъ свиней... Неудобство наблюденій черезъ дырочку не позволяло ему видёть животныхъ во всей ихъ красв, и Назаръ обозрёвалъ ихъ по частямъ: то промелькиетъ передъ его глазомъ свиной задъ съ маленькимъ хвостикомъ-закорючкой, то ухо съ мордой и "пятачкомъ", то двѣ ноги... Тѣмъ не менѣе, Назаръ составилъ въ своемъ воображеніи полный рисунокъ свиньи.

— Ну и боровъ!..—время отъ времени шептали губы Назара, и онъ, никакъ не могъ оторваться отъ дыры...

Наконецъ, будочникъ далъ Назару по meš, и онъ вспомнилъ, что пора идти на ночевку...

- Пошелъ! Морду набью! прикрикнулъ на него будочникъ.
  - Ну и боровъ!..-твердилъ себѣ Назаръ...

Во сит Назару снился все тотъ же боровъ Итсколько разъ Назаръ просыпался и сердито отплевывался:

— Фу ты, Боже мой!.. Такъ въ глаза и лѣзетъ, окаянный! Назаръ крестился и опять засыпалъ, но боровъ снова являлся во снѣ, принимая все болѣе и болѣе необъятные размѣры...

Какъ только по селу пошла въсть, что Назаръ изъ городу воротился, къ его избъ стали подходить группы односельчанъ.

- Что Назаръ, какъ наши дѣла?
- Зря ходилъ... Урядникъ правильно говорилъ... Такъ, для проформы...
  - Самъ губернаторъ баилъ?
  - Самъ... Я его вотъ какъ видёлъ: вплоть!..

Подгорновцы печально опустили головы и вздыхали. А

когда они спрашивали, что д'ялается въ город'я и что за штука эта выставка, Назаръ одушевлялся и начиналъ разсказывать:

- Борова, напримъръ, показываютъ... Ну, дьяволъ его заъщь, сколь годовъ на свътъ живу, а такого лъщаго не видывалъ!.. Право!.. Тамъ, значитъ, музыка гудётъ, развлекаются... Ну, и боровъ! Ахъ ты, окаянная сила!..
  - А насчеть наградъ какъ же?..
- Каки награды!.. Спрашиваль я... Воть этому самому борову, дьяволь его задави, и дадуть, бають, награду!..
  - Ну?.. Что городишь!!..
- Кто ихъ знатъ: мнъ такъ въ городу сказывали... Борову... этому самому... золоту медаль, баютъ... Ахъ, ът ихъ мухи съ вомарами!..

И всѣ покатывались со смѣху, не смотря на горькое разочарованіе...

А Назаръ, разсказывая о выставкъ, всегда сбивался на борова... Выставка и боровъ въ его представленіи, а затъмъ и въ представленіи всъхъ подгорновцевъ, соединились въ одно цълое, нераздъльное...

Евгеній Чириковъ.

# женское движение въ германии и англи.

## Л. Гижицкой.

Чтобы составить болбе или менбе ясное представление о женскомъ движеніи въ отдівльныхъ странахъ, нужно прежде всего уяснить общія причины возникновенія его. Оно не можеть быть названо искусственнымъ явленіемъ, созданнымъ фанатическими агитаторами, какъ часто утверждають его противники, но представляеть необходимый продукть общественнаго развитія. Если мы указываемъ на отпъльныя историческія эпохи, къ которымъ можеть быть отнесено его начало, то мы не хотимъ этимъ сказать, что въ такомъ-то году, въ такой-то день оно появилось на свътъ, подобно Аеинъ, вышедшей во всеоружии изъ годовы Юпитера: а только, что именно въ то время экономическое и культурное развитіе настолько подвинулось, что это движеніе стало видимымъ для историческаго наблюденія. И когда мы называемъ нфкоторыхъ мужчинъ и женщинъ дфятелями и мучениками этого движенія, то мы не предполагаемъ, что они внезапно провозгласили идею о равноправности половъ; мы признаемъ только, что они были первыми, которые нашли слова для выраженія мыслей и чувствъ многихъ тысячъ другихъ людей.

Зародыши женскаго движенія могуть быть найдены и въ древнее время, и въ средніе въка. Въ эпоху возрожденія женщины занимали каседры въ знаменитьйшихъ университетахъ Италіи и Испаніи, и это доказываетъ, что они добились этой мужской прерогативы и, конечно, должны были бороться за нее, хотя въ то время еще не было организованной борьбы за право, распространяющееся на всъхъ, и борьба велась отдъльными личностями, добивающимися личныхъ целей. Во всъхъ культурныхъ государствахъ на соотвътствующей ступени развитія мы встръчаемся съ тъмъ же явленіемъ. Его нельзя объяснять исключительно тъмъ, что выдающіяся натуры силой прокладывали себъ

путь къ новымъ занятіямъ; въ значительной степени оно объясняется и тѣмъ, что кухня, прядка и ткацкій станокъ перестади быть исключительной собственностью каждой семьи, и дочери не находили себѣ больше занятія въ маленькомъ промышленномъ козяйствѣ семьи. Каждая работа, которая вырывалась изъ рукъ козяйки дома и ея дочерей, ознаменовывала собою дальнѣйшій шагъ женскаго движенія, проявляющагося равномѣрно во всѣхъ культурныхъ государствахъ.

Такимъ образомъ, развитіе промышленности и все яснѣе выступающій впередъ принципъ разділенія труда, вызвали къ жизни женское движеніе, и даже неразрывная связь съ общимъ соціальнымъ движеніемъ яснъе всего обнаруживается въ томъ, что требованія его обыкновенно провозглашались при общественныхъ переворотахъ. Уже во время (англійскихъ движеній XVII въка женщины начали требовать себъ права вліянія на управленіе государствомъ. Насколько мнѣ извѣстно, первой большой петиціей, подписанной женщинами и обращенной къ законодательному учрежденію, является петиція англійскихъ женщинъ въ 1643 г., которая была ими подана въ такъ называемый «долгій парламентъ», и въ которой онъ требовали возстановленія мира въ виду экономическаго разворенія страны \*). Вторая женская петиція была подана Людовику XVI. Эта петиція просила о томъ, «чтобы мужчины не отнимали у женщинъ присвоенныхъ ими занятій, какъ шитье, вышиваніе, д'аланіе шляпъ... Мы хотимъ образовываться и им'ять занятія», гоборилось далье въ петиціи, «не для того, чтобы узурпировать мужское господство, а потому, что хотимъ быть уважаемыми и имъть обезпеченное занятие на случай, если насъ постигнетъ несчастіе» \*\*). Скромный языкъ и робкія требованія этой петиціи, конечно, оказались гласомъ вопіющаго въ пустынъ. Защитникомъ полной равноправности половъ выступилъ маркизъ Кондорсе, который, въ то время, какъ народъ былъ охваченъ энтузіазмомъ къ «всеобщимъ правамъ человъка», заговорилъ и о правахъженщинъ въ своихъ «Lettres d'un bourgeois de New-Haven à un citoven de Virginie» \*\*\*). Его позднъйшая статья о предоставленіи женщинамъ гражданскихъ правъ, породила движеніе среди современныхъ ему женщинъ. Движеніе это выразилось въ извѣстной деклараціи Olympe de Gouge—«Declaration des droits des femmes». Вскоръ послъ этого женщины подали національному собранію петицію, въ которой выставлялись сл'адующія требова-

<sup>\*)</sup> Cobbets Parliamentary History of England, Lond. 1809, vol. II, s. 160.

<sup>\*\*)</sup> A. Lefaure: «Le socialisme pendant la Révolution», p. 122.

<sup>\*\*\*)</sup> Oeuvres complètes, Paris 1804, p. 19-21.

нія: «1) Всѣ привиллегіи мужчинъ должны быть совершенно устранены по всей Франціи и на всѣ времена. 2) Женщины должны пользоваться той же свободой, тѣми же преимуществами, тѣми же правами и тѣми же почестями, какъ и мужчины» \*). Онѣ всегда находились тамъ, гдѣ нужно было бороться за справедливость. Въ 1830 г. мадамъ де-Мошанъ, поддерживаемая такими людьми, какъ Жанэнъ и Шатобріанъ, обратилась къ Луи-Филиппу съ адресомъ, въ которомъ говорилось: «qu'il est roi des françaises comme il est roi des français» (что онъ король француженокъ, также какъ и французовъ).

Мысли распространяются съ удивительной быстротой, которая не можетъ быть превзойдена никакой механической силой. Одновременно съ Кондорсе о женскихъ правахъ заговорила Мэри Уольстонкрафтъ въ своемъ сочиненіи «Vindication of the rights of women» («защита правъ женщинъ»). Англичане горячо возстали противъ ея «французскихъ идей», которыя, однако, развились на совершенно англійской почвѣ. Въ Англіи уже въ XVI и XVII столѣтіяхъ самостоятельныя женщины допускались къ участію въ выборахъ, и только въ 1739 г. женщинамъ была запрещена подача голосовъ. И «французскія идеи» не удалось искоренить. Онѣ все болѣе и болѣе укрѣплялись въ умахъ свободнаго островного народа, пока, наконецъ, не получили своего полнаго выраженія въ сочиненіяхъ Бентама, Милля, Спенсера и др.

Первая петиція о женскомъ избирательномъ правъ была подана въ палату общинъ въ 1832 г. и была поддерживаема сэромъ Робертомъ Пилемъ. Вскоръ послъ этого Іеремія Бентамъ высказался за равноправность женщинъ; за нимъ послъдовалъ Герб. Спенсеръ. Вышедшая спустя нъсколько лътъ книга Милля «О подчиненности женщинъ» сдёлалась классической книгой женскаго движенія. Еще большее значеніе въ этомъ смыслѣ имѣла его рѣчь, сказанная 20 мая 1867 г., въ которой онъ предлагалъ включить въ списки избирателей всвхъ женщинъ, уплачивающихъ налоги. Посл'в п'влаго ряда р'взкихъ возраженій противъ аргументовъ противниковъ, которые и до сихъ поръ еще не утратили своей популярности, онъ перешелъ къ защитъ своего проекта и замътилъ, что съ принятіемъ его «законъ не будеть болье отрицать за женщинами способности заниматься серьезными вещами, и торжественно провозглащать, что ихъ взгляды и желанія по отношенію къ такимъ явленіямъ, которыя касаются ихъ также близко, а иногда и гораздо ближе, чёмъ мужчинъ, - не заслуживаютъ никакого вни-

<sup>\*)</sup> Dan. Sterne «Histoire de la Révolution de 1848», p. 379.

манія. Онъ не стояли бы больше на одной ступени съ дътьми, сумасшедшими и преступниками и не считались бы неспособными выражать свою волю, на томъ основаніи, что другіе все р'єшають за нихъ, не спращивая ихъ мевнія. Если въ настоящее время изъ двадцати тысячъ женщинъ только одна въ состояніи воспользоваться избирательнымъ правомъ, то оно всетаки должно быть дано всъмъ. Даже такое, почти теоретическое, освобождение сняло бы съ нихъ тотъ гнетъ, который мъщаетъ имъ проявлять свои способности» \*). Его предложение было отвергнуто 194 голосами противъ 73. Съ тъхъ поръ въ парламентъ представлялись тысячи петицій, покрытыя сотнями тысячь подписей, и на последнихъ, чрезвычайно продолжительныхъ дебатахъ въ 1892 г., которые были открыты консервативнымъ депутатомъ сэромъ Альбертомъ Роллитомъ, явившимся защитникомъ женскаго права подачи голосовъ, этотъ законопроектъ былъ отвергнутъ незначительнымъ большинствомъ 19 голосовъ.

Въ Соединенныхъ Штатахъ борьба женщинъ за избирательныя права уже увънчалась успъхомъ. Въ штатахъ Віомингъ, Колорадо, Утах в и въ Новой Зеландіи женщины уже пользуются политическими правами. Къ особенно интереснымъ результатамъ это привело въ Новой Зеландіи. Въ своемъ интервью съ корреспондентомъ «Westminster Gazette», одинъ изъ министровъ Новой Зеландіи, м-ръ Ривъ, заявилъ слѣдующее: «Большинство женщинъ было на сторонъ передовой партіи. Введеніе женской подачи голосовъ во всемъ міръ чрезвычайно подвинетъ прогрессъ коллективизма, такъ какъ женщины имъютъ менъе всего основаній быть довольными современнымъ строемъ. Даже наименъе умныя и умълыя среди нихъ вездѣ чувствуютъ на себѣ гнетъ соціальныхъ и экономи ческихъ условій, и поэтому, всё ихъ симпатіи принадлежать темъ, кто старается изменить эти условія». Здесь мы опять-таки наталкиваемся на тёсную связь, существующую между женскимъ и рабочимъ движеніями. Другимъ, чрезвычайно уб'єдительнымъ доказательствомъ того же самаго служить тотъ фактъ, что успъхи женскаго движенія во всёхъ областяхъ бывали особенно блестящи тамъ, гдф на первый планъ выдвигалось требованіе политической равноправности. Для всего прогрессивнаго движенія новъйшаго времени всеобщее избирательное право точно также было исходнымъ пунктомъ и ключемъ ко встмъ другимъ правамъ и вольностямъ. Мы видимъ, что въ Америкъ, гдъ борьба за женское избирательное право ведется въ теченіе десятильтій съ громадной энергіей

<sup>\*)</sup> Cp. Parliamentary Reports. 1892.

и съ поражающими затратами силъ, времени и денегъ, гимназім и университеты открыты для женщинъ, женщины занимаютъ мъста въ городскихъ и школьныхъ управленіяхъ, въ судахъ и госпиталяхъ, въ церквахъ и на университетскихъ каеедрахъ. Мы видимъ, что въ Англіи женщины исполняютъ должности врачей, коммуснальныхъ чиновниковъ, фабричныхъ инспекторовъ, полицейскихъ коммиссаровъ. Во Франціи онъ являются въ качествъ студентокъ, врачей, ассистентовъ фабричныхъ инспекторовъ, полноправныхъ избирателей въ торговыя палаты. А между тъмъ, въ другой большой культурной странъ, въ которой назначеніе женщины опредъляется словами поэта:

...Sie flechten und weben ... Himmlishe Rosen ins irdische Leben \*),

гдѣ онѣ сидять дома въ качестиѣ «домовитыхъ хозяекъ», и мужчина одинъ выходитъ на борьбу за существованіе—въ этой странѣ шумъ общественной жизни рѣдко проникалъ сквозь дубовыя двери домашняго святилища и свѣтъ новаго времени съ трудомъ проникалъ туда черезъ створчатыя ставни.

Женское движеніе въ Германіи имѣетъ совершенно особый отпечатокъ. Нигдѣ женщины не были такъ мало уважаемы, какъ въ германскихъ земляхъ, и нигдѣ онѣ такъ мало не чувствовали этого. Начиная отъ миннезенгеровъ и до настоящаго времени, женщинъ закармливали сладостями лести и въ концѣ-концовъ до такой степени испортили ихъ вкусъ, что имъ теперь трудно привыкнуть къ здоровой пищѣ.

Германскія женщины, болье чыть женщины всых другихь націй, напоминають рабынь Греціи и Рима. Оны являются частью рабынями труда, частью—рабынями наслажденія. Гавеллокь Еллись доказываеть, что «женщина можеть считаться піонеромь и творцомь всякой промышленности» \*\*). Съ того момента, какъ мужчина впервые бросиль у входа въ ея пещеру, вигвамь или хижину убитаго имъ звыря, и она стала обтачивать камень, чтобы воспользоваться имъ, какъ ножомъ,—она выступила первымъ работникомъ промышленности. Чымъ тверже была земля, предоставленная ей для обработки, пока мужъ отправлялся на войну или на охоту, тымъ тяжелые дылалась ея доля, тымъ болые ей приходилось гнуть пею. Такъ какъ ей постоянно приходилось обращать взоры къ землы, то взглядъ ея тускныль и сила духа слабыла.

Уже въ XVI и XVII столътіяхъ вопросъ о допущеніи жен-

<sup>\*)</sup> Они рвуть и вилетають райскія розы въ земную жизнь

<sup>\*\*)</sup> Havellock Ellis: «Man and Woman».

щинъ къ высшимъ профессіямъ не разъ обсуждался въ литературъ. Тогда еще серьезно приходилось бороться съ широко-распространеннымъ мивніемъ, будто женщина-не человъкъ, и лишь послъ того, какъ смълые борцы, вродъ Андреаса Шоппіуса и Бальтазара Вэнделя изощряли все свое остроуміе для опроверженія этого взгляда, «ученой женщинъ» удалось выступить изъ своей тихой дъвической свътелки на арену общественной жизни. Не только принцессы, но и простыя дворянки и даже представительницы буржуазін-по большей части дочери ученыхъ, прославились своими знаніями. Въ одномъ изъ сочиненій, появившихся въ 1707 г., высказывается даже предложение объ устройствъ германской «женской академіи» (Jungfern-Akademie), въ виду того, что «дъвидамъ еще нельзя посовътовать учиться въ коллегіяхъ вмьстъ съ господами студентами». Въ течение послъдующихъ десятилетій этоть планъ постоянно снова выплываль на поверхность и обсуждался съ самыхъ различныхъ точекъ зрвнія. До выполненія его дело не дошло, но по новейшимъ изследованіямъ оказывается \*), что въ то время во многихъ мѣстностяхъ университеты были открыты для женщинъ. Такъ, нъкая Анна-Кристина Еренфрилъ фонъ-Бальтазаръ, «бакалавръ» Грейфсвальда, чрезвычайно восхваляется своими современниками за ея выдающіяся познанія. Но вст эти единичныя усилія не служать еще симптомами сильнаго соціальнаго движенія, они могутъ быть названы скорее его предвѣстниками.

Германія, впрочемъ, тоже имѣла своего Кондорсе, голосъ котораго, конечно, точно также остался гласомъ вопіющаго въ пустынѣ. Теодоръ Готфридъ фонъ-Гиппель, первый поборникъ женской равноправности въ Германіи, былъ уроженцемъ Восточной Пруссіи, какъ и Кантъ, и въ одно время съ нимъ проживалъ въ старомъ городѣ Кенигсбергѣ. Его остроумныя сатиры и философскія размышленія, которыя онъ умѣлъ облекать въ самую привлекательную форму и съ помощью которыхъ онъ дѣлалъ понятнымъ для большой публики содержаніе тяжеловѣсныхъ періодовъ Канта, доставили ему почетное мѣсто въ исторіи литературы. Но германскія женщины забыли его, хотя онъ болѣе всякаго другого заслуживалъ бы памяти съ ихъ стороны. Въ единственномъ историческомъ сочиненіи о женскомъ движеніи въ Европѣ \*\*), которое заключаетъ основательныя изслѣдованія зтого вопроса въ разныхъ странахъ, собранныя и изданныя Теод. Стантономъ, три

<sup>\*)</sup> Cm. Steinhausen.

<sup>\*\*)</sup> The Woman question in Europe. Edited by Theod. Stanton. Lond. 1884.

нъмецкие автора, участвовавшие въ немъ, даже не упомянули его имени. Да оно и понятно. Слишкомъ ужъ обидно было бы констатировать, что въ 1792 г. знатный нёмецкій дворявинъ преддагаль уравнение женскихъ правъ совершенно въ томъ же объемъ, какой въ настоящее время, т.-е. спустя 100 лътъ, предлагается только наиболе передовыми деятелями, и при этомъ признать, что до сихъ поръ ни одно изъ его предложеній не получило еще осуществленія. Его книга объ «Улучшеніи гражданскаго положенія женщинъ» смізо можеть быть поставлена рядомъ съ сочиненіями Кондорсе и Мидля. Съ большой проницательностью и остроуміемъ опровергаеть онъ всё доводы, которые могуть быть выставлены противъ. Онъ хочетъ отвоевать женщинамъ судебныя мъста, канедры и пр.; но наиболъе важнымъ представляется ему допущение ихъ къ участію въ государственномъ управленіи. По его мнжнію, «можно быть увъреннымъ, что тогда мы имъли бы меньше тирановъ, которые съ удовольствіемъ смотрятъ на работу бъдняковъ, потерпъвшихъ крушение въ жизни, или бросаютъ соломенки тъмъ, которые борются съ житейскими волнами; меньше кровопійцъ, которые, съ одной стороны, тщательно отміриваютъ каждый кусокъ, а съ другой-безо всякой мёры и цёли расточаютъ потъ и кровь своихъ подданныхъ, и начинаютъ свое управленіе грабежами».

Гиппель писаль эти строки въ вѣкъ французской революціи, и авторъ статьи о женскомъ движеніи въ Германіи, въ вышеупомянутой книгѣ Стантона, въ слѣдующихъ строкахъ констатируетъ фактъ революціоннаго происхожденія женскаго движенія. «Многія прекрасныя реформы встрѣчали въ Германіи упорное и долгое сопротивленіе, потому что онѣ считались продуктами революціи 1789 г., и вслѣдствіе этого несчастного происхожденія, и женское движеніе, подъ названіемъ «женской эманципаціи», тоже попало въ немилость. Значеніе, которое придавалось этому слову, служило главнымъ камнемъ преткновенія на нашемъ пути».

Нѣмецкія женщины прилагали всѣ усилія, чтобы заставить позабыть объ этомъ происхожденіи женскаго движенія. Онѣ боролись по большей части не за освобожденіе женщинъ отъ политическихъ, соціальныхъ и правовыхъ оковъ, а за обезпеченіе жизни одинокихъ женщинъ. Безъ сомнѣнія, борьба изъ-за этой цѣли такъ же входитъ въ составъ общаго женскаго движенія, и достиженіе ея будетъ имѣть огромное значеніе; но несомнѣнно также, что одна эта цѣль никогда не можетъ быть достигнута и что одностороннее стремленіе къ ней неизбѣжно сводитъ все движеніе съ прямого пути.

О знаменитомъ милліонѣ избыточныхъ женщинъ въ Германім уже было говорено безъ конца. Нѣмецкія защитницы женскихъ правъ постоянно ссылались на этотъ милліонъ, и съ этой стороны философъ безсознательнаго, Гартманъ, былъ не совсѣмъ неправъ, когда онъ замѣнялъ слово «женскій вопросъ» словомъ «дѣвическій вопросъ» (Jungfernfrage). Въ дѣйствительности, одиноко стоящихъ женщинъ въ Германіи гораздо больше милліона, потому что около 10% мужчинъ остаются холостыми, и, кромѣ того, многія разведенныя и овдовѣвшія женщины также остаются одинокими; по переписи 1882 г. въ Германіи оказывается ни болѣе, ни менѣе, какъ 5½ милліоновъ незамужнихъ женщинъ. Какое значеніе имѣетъ заработокъ для такихъ женщинъ, можно видѣть изъ того, что изъ 1.000 работающихъ женщинъ 800 оказываются незамужними (въ это число входятъ также разведенныя жены и вдовы).

Въ то время, какъ во Франціи, въ Англіи и въ Америкъ женское движеніе сразу приняло революціонную окраску и защитники ея, во имя справедливости и торжественно провозглашенныхъ всеобщихъ правъ человъка, выступили за полную равноправность женщинъ, въ Германіи женское движеніе поставило себъ болье узкую цьль: доставленіе женщинамъ доступа къ выспіимъ профессіямъ. Выразителемъ этого движенія явился «Всеобщій германскій женскій союзъ» (Allgemeiner deutsher Frauenferein), основанный въ 1865 г. въ Лейпцигъ. Уже самый фактъ основанія его долженъ сдълать незабвеннымъ имя его первой предсъдательницы Луизы Отто - Петерсъ. Она принимала участіе въ движеніи 1848 г., и впослъдствіи раздълила общую судьбу нъмецкаго либерализма, который былъ воплощеніемъ нъмецкой свободомыслящей буржуазіи и въ настоящее время въ значительной степени является воплощеніемъ нъмецкаго филистерства.

«Всеобщій германскій женскій, союзъ» заявиль въ своей программѣ, «что трудъ является обязанностью и честью для женщинъ», и выступиль въ защиту «права на трудъ» для женщинъ. Своей задачей онъ ставилъ «всѣми силами содъйствовать высшему образованію женщинъ и освобожденію женскаго труда отъ всѣхъ препятствій». Его тридцатильтняя исторія имѣетъ огромный интересъ для изученія развитія женскаго движенія въ Германіи. Въ первые годы его существованія изъ его среды исходили не только петиціи о допущеніи женщинъ къ службѣ въ почтовомъ вѣдомствѣ и на телеграфѣ, но члены его интересовались также и судьбой фабричныхъ работницъ, такъ что возникали даже особые женскіе союзы, ставившіе задачей повышеніе заработной платы на фабрикахъ; но затѣмъ, съ теченіемъ времени, онъ все болѣе и болѣе

превращался въ союзъ женщинъ изъ средняго класса, хлопочущихъ только о себъ. Еще въ сентябръ 1883 г. одинъ изъ старъйшихъ и наиболье радикальных членовь союза, Маріанна Менцерь выступила съ ръчью о положени женщинъ, занятыхъ ручнымъ трудомъ, и вивств съ графинею Гюльомъ-Шакъ внесла предложение объ организаціи женскаго ремесленнаго союза. Но это было последней энергичной попыткой «Всеобщаго женскаго союза» вступиться за права угнетаемыхъ женщинъ-работницъ. Съ тъхъ поръ союзъ рѣшительно вступилъ на другой путь. Одной изъ причинъ этого была все растущая боязнь немецкой буржуазіи передъ рабочей партіей, которая внесла въ свою программу требованіе женской равноправности. Маріанна Менцеръ, которая, будучи уже 80-ти-летней старухой, съ юношескимъ жаромъ защищала свои взгляды, когда небольшая кучка немецкихъ женщинъ подала свою петицію для протеста противъ недавняго проекта исключительныхъ законовъ, —вышла изъ состава совъта «Союза», а графиня Гюльомъ Шакъ, послъ безуспъшныхъ попытокъ найти поддержу своимъ планамъ у какой-либо изъ буржуазныхъ партій, присоединилась къ рабочей партіи.

Очень характернымъ для женскаго движенія въ Германіи является образованіе «Союза німецкихъ женскихъ обществъ» и общее собрание «Всеобщаго женскаго союза», состоявшееся въ октябръ 1895 г. Ганна Биберъ-Бомъ заимствовала у женскаго конгресса въ Чикаго идею національнаго союза всёхъ женскихъ обществъ, который долженъ находиться въ сношеніяхъ съ такими-же національными союзами въ другихъ странахъ. Всъ эти національные союзы должны быть объединены въ общій интернаціональный союзъ. Представительницы всёхъ націй должны были встръчаться каждые два года на конгрессахъ и обсуждать свои общіе интересы. Устройство нізмецкаго союза было поручено вліятельнымъ женщинамъ, стоящимъ во главъ Всеобщаго германскаго женскаго союза, и предсъдательница уже въ своей вступительной ръчи при открытіи засъданія, посвященнаго обсужденію этого вопроса, послъ многихъ прекрасныхъ словъ о единении, братствъ и пр., заявила, что соціалъ-демократическіе союзы работницъ не должны входить въ составъ предполагаемаго національнаго женскаго союза. Среди многочисленныхъ присутствовавшихъ делегатокъ нашлись только четыре женщины, которыя возстали противъ этого рышенія. На будущемъ интернаціональномъ женскомъ конгресст въ Лондонъ, въроятно, предстоитъ интересное зръдище: тамъ будутъ засъдать представительницы нъмецкихъ учительницъ, студентки, завъдующія дътскими садами, даже экономки и

зав'єдующія хозяйствомъ, но страданія, борьба и надежды женскаго рабочаго сословія въ Германіи будутъ игнорироваться, также какъ они игнорировались на общемъ собраніи «Всеобщаго женскаго союза». Буржуазная пресса: разсыпалась въ восхваленіяхъ по поводу ум'єреннаго това ораторигъ, одна изъ которыхъ сл'єдующимъ образомъ высказала господствующее уб'єжденіе большинства: «Вс'є политико-сопіальныя теоріи должны разбиться при столкновеніи съ н'єжной чувствительностью женской души, и н'ємецкое женское движеніе всегда будетъ оказывать имъ самое энергичное сопротивленіе».

Итакъ, коллективизмъ долженъ потерпѣть крушеніе при столкновеніи съ женскимъ движеніемъ въ Германіи. Нѣкоторыя явленія какъ бы служатъ подтвержденіемъ этого взгляда. Недавно еще жены «нуждающихся» шлезвигскихъ аграріевъ подали министру сельскаго хозяйства петицію, въ которой, между прочимъ, стояло слѣдующее: «если рабочій раньше, при болье низкой заработной платъ, могъ платить на два пфеннига больше за свой хлѣбъ, то почему онъ не можетъ дѣлать того же теперь, при повышенной заработной платъ? Для рабочаго было бы даже большой нравственной выгодой, если бы хлѣбъ стоилъ дороже, потому что тогда у него оставалось бы поменьше депегъ для водки, которою они такъ злоупотребляютъ, и благодаря которой ихъ грубость и безнравственность все усиливается и дѣлается опасной для государства».

Чтобы оценить значение женского движения въ Германии, мы должны прежде всего поставить вопросъ: какихъ положительныхъ результатовъ оно достигло? Такъ какъ въ Германіи женское движеніе часто смішивается съ благотворительностью, то отвітить на этотъ вопросъ будетъ не легко. Убъжища для женщинъ, дътей и работницъ, дътскіе сады, лъчебныя станціи, народныя кухни, даровые юридическіе сов'єты и пр. им'єють столь же мало отношенія къ женскому движенію, какъ рабочія колоніи, пріюты для бездомныхъ, и пр. - къ рабочему движенію. Несомнвино, что нъмецкія женщины сдълали очень многое въ области благотворительности, котя они еще очень далеки отъ того, что сдълано въ этомъ же направленіи англійскими женщинами. Если же исключить всв благотворительныя учрежденія, то останутся крайне ничтожные результаты. Они сведутся къ допущенію женщинъ на службу въ почтово-телеграфномъ въдомствъ; къ основанію женскихъ гимназій въ Карлеруэ, Берлинв и Лейпцигв, и къ разрвшенію учительницамъ держать экзаменъ на старшую учительницу. Боле передовая группа женщинъ, постепенно выделившаяся изъ

«Всеобщаго нѣмецкаго женскаго союза» и теперь все болѣе и болѣе выступающая на первый планъ, занялась организаціей приказчиць въ различныхъ нѣмецкихъ городахъ и устраиваетъ среди нихъ общества взаимопомощи. Этой группѣ удалось даже увлечь за собою «Союзъ мѣмецкихъ женскихъ обществъ», который рѣшился выступить съ петиціей и ходатайствовать о назначеніи женщинъ фабричными инспекторами, объ измѣненіи юридическаго положенія женщины, и о нѣкоторыхъ другихъ вещахъ.

Посмотримъ теперь, въ какомъ положении находятся дёла въ Англіи.

Весною 1895 г., я присутствовала въ Лондонъ при открытіи «Союза англійскихъ женскихъ обществъ». Въ числъ делегатокъ находились представительницы консервативной «Примрозъ-Лиги», также какъ представительницы различныхъ организацій работницъ. М-съ Эми Гиксъ, швея по занятію, слъдующимъ образомъ охарактеризовала собранію положеніе своихъ товарокъ: «Мы, работницы», говорила она, «болье всъхъ остальныхъ умъемъ цънить все значеніе объединенія. Мы лично не нуждаемся въ новомъ Союзъ, потому что мы и такъ чувствуемъ свое единеніе со всъми работающими женщинами, со всъмъ рабочимъ классомъ». Тъмъ не менъе, она, отъ имени союзовъ работницъ, выразила готовность присоединиться къ вновь возникающему женскому Союзу, потому что онъ надъются и здъсь работать на пользу общаго рабочаго движенія. И женщина, которая ръшилась выступить съ такой ръчью, была единогласно избрана въ члены совъта новаго Союза.

Вскоръ послъ этого мнъ удалось наблюдать за приготовленіями англійскихъ женщинъ къ парламентскимъ выборамъ. Въ бюро союзовъ женскихъ избирательныхъ правъ, - а такихъ союзовъ въ Великобритании несколько сотъ, принадлежащихъ къ самымъ различнымъ партіямъ и насчитывающихъ сотни тысячъ членовъ, - развивалась лихорадочная деятельность. Рядомъ съ приставлежными къ этому дълу лицами работали и добровольныя помощницы. Молодыя девушки и старыя женщины старались перещегодять другъ друга своимъ рвеніемъ. На удицахъ раздава-лись листки и брошюры, въ концертныхъ залахъ, часовняхъ, трактирныхъ залахъ и даже на открытомъ воздухъ говорились ръчи, которыя, по страстности выраженія и убъдительности доказательствъ, смело могли бы выдержать сравнение съ речами мужчинъ. Нъкоторыя женщины, въ примитивныхъ экипажахъ, напоминающихъ цыганскія тельги, разъвзжали изъ деревни въ деревню, гдъ онъ останавливались на площадяхъ и говорили ръчи передъ собравшейся толпой. Элегантныя лэди и жены простых ь буржуа оспаривали другъ у друга первенство въ подготовкѣ выборовъ, — въ своихъ округахъ онѣ ходили изъ квартиры въ квартиру и старались каждаго отдѣльнаго избирателя, по возможности, расположить въ пользу кандидата своей партіи. Для такой работы требуется нетолько обстоятельное знакомство съ наиболѣе важными политическими вопросами, но и вѣрное пониманіе потребностей, желаній и условій жизни тѣхъ, къ кому обращаются съ убѣжденіями.

Другого рода д'яятельность мнв пришлось видеть въ Лондоне, въ одномъ изъ вліятельныхъ учрежденій городского самоуправленія, въ которомъ женщины обладаютъ активными и пассивными избирательными правами. Отделеніе Св. Панкратія, съ которымъ я успъла ближе познакомиться, обнимаетъ одинъ изъ округовъ Лондона съ 45.000 жителей. Оно пользуется правомъ самостоятельно назначать торговыхъ и санитарныхъ инспекторовъ, завъдуетъ улицами, освъщениемъ, общественными прачечными, водопроводами, домами для объдныхъ, и пр. Оно имбетъ право, по просьоб небольшого количества гражданъ, заставить уничтожить цёлыя части города, неудовлетворительныя въ санитарномъ отношеніи. Среди членовъ «вестріи» — отдівленія (ихъ было окола ста), — засівдала одна женщина, молодая ирландка. Когда я пришла, она какъ разъ представила собранію проектъ объ уничтоженіи одной изъ грязныхъ, глухихъ улицъ Св. Панкратія и предлагала устроить тамъ дома для рабочихъ по новому плану, выработанному ею совмъстно съ архитекторомъ. Никто изъ мужчинъ не могъ превзойти ее възнаніи дёла и умёніи говорить, что признавалось всёми, и одинъ изъ членовъ высказалъ даже метене, что «миссъ Фицпатрикъ дфлаетъ для округа больше, чфмъ мы всф вмфстф взятые до сихъ поръ сдфлали».

Всюду, гдѣ женщины занимають общественныя должности, приходится слышать такія мнѣнія. Что это не однѣ пустыя фразы, доказывается тѣмъ, что при каждыхъ новыхъ выборахъ въ школьные совѣты, попечительства о бѣдныхъ, вестріи и приходскіе совѣты возрастаетъ число нетолько женщинъ-избирателей, но и женщинъ, избираемыхъ на различныя должности. Такъ, со времени лѣта 1895 г., 900 женщинъ состоятъ попечителями бѣдныхъ. Въ каждомъ школьномъ совѣтѣ непремѣню засѣдаетъ женщина, да нерѣдко она и предсѣдательствуетъ въ немъ.

Благодаря неутомимой агитаціи англійскихъ женщинъ, во главѣ которыхъ стояла миссъ Балгарни, было достигнуто назначеніе женщинъ полицейскими чиновниками (подъ именемъ полицейскихъ матронъ) въ крупнѣйшихъ городахъ Англіи. Въ послѣдніе

дни своего министерскаго поста м-ръ Асквитъ писалъ миссъ Балгарни, что всё женщины, сидящія въ тюрьмё, будутъ отданы въ вёдёніе полицейскихъ матронъ, которымъ будетъ предоставлено исключительное право посёщать ихъ, и пр. Но самымъ большимъ успёхомъ англійскаго рабочаго движенія кажется мнё—назначеніе женскихъ фабричныхъ инспекторовъ и женскихъ чиновниковъ въ министерствё труда.

Когда въ коммиссіи прусской палаты депутатовъ обсуждался вопросъ о назначеніи женщинъ ремесленными инспекторами, то это дёло было отложено, вследствіе, будто бы, отсутствія матеріаловь изъ тахъ странъ, гда женскіе фабричные инспектора уже существують. Между тымь, Асквить неоднократно въ своихъ оффиціальныхъ рачахъ высказываль, что правительство довольно даятельностью женскихъ инспекторовъ, и даже ежегодно высказывается за увеличение числа ихъ. Даже при самомъ бъгломъ сравненіи отчетовъ англійскихъ фабричныхъ инспекторовъ съ нъмецкими бросается въ глаза, что для изследованія и наблюденія за женскимъ трудомъ необходимо назначение женщинъ-чиновниковъ. Отчеты англійскихъ женщинъ-инспекторовъ \*) отличаются объективностью, полной откровенностью и энергіей въ преследованіи того, что онъ считаютъ необходимымъ. Благодаря довърію, съ которымъ къ нимъ относятся работницы, онъ получаютъ свъдънія объ ихъ домашнихъ отношеніяхъ, недоступныя для мужчинъ. Главный инспекторъ въ своемъ отчетъ съ особенной похвалой отзывается объ ихъ успѣшной борьбѣ съ Schwitz system \*\*). Онъ говоритъ: «ихъ попытки оказали несомнънное вліяніе на строгое проведение закона и доказали, насколько онъ пригодны для возложенной на нихъ работы». Англійскій фабричный законъ ставитъ также частныя мастерскія, напр., модныя мастерскія, подъ охрану фабричныхъ инспекторовъ, и въ этомъ направленіи женщиныинспекторы тоже проявили очень энергическую деятельность: ихъ отчеть о чрезмірной работ портнихь въ субботніе вечера (перепечатанный потомъ во встхъ газетахъ), которая мотивировалась хозяйками мастерскихъ тёмъ, что ихъ знатныя заказчицы требуютъ новыхъ платьевъ для воскресной объдни, произвелъ большую сенсацію и не остался безъ вліянія на заказчицъ, а слѣдовательно, и на работницъ.

Объ успъшной дъятельности женщинъ въ министерствъ труда также существуютъ опубликованныя свъдънія. Послъднее стати-

<sup>\*)</sup> CM. Report of the Chief Inspector of Factories and Workshops for the Year 1894.

<sup>\*\*) «</sup>Система выжиманія пота», т. е. посредствомъ непосильной работы.

стическое изследованіе миссъ Клары Коллеть о работницахъ Англіи и Уэльса \*) даетъ такія точныя сведенія о заработной плате, возрасте и семейномъ положеніи работницъ, что было бы чрезвычайно интересно сопоставить эти данныя съ такими же данными, касающимися немецкихъ работницъ, но, къ сожаленію, по отношенію къ Германіи такого матеріала невтъ. У насъ имеются только отдельныя указанія, делаемыя нашими фабричными инспекторами на положеніе женщинъ-работницъ, или частныя изследованія, которыя не могутъ быть удовлетворительными, вследствіе недостатка средствъ и силъ.

Среди многочисленныхъ частныхъ учрежденій, возникшихъ на почвѣ англійскаго женскаго движенія, мы укажемъ только одно, которое во многихъ отношеніяхъ является чрезвычайно характернымъ. Это—центральное общество женскаго труда, основанное только въ прошломъ году и дѣйствующее въ Лондонѣ и въ Глазго. Основателями, руководителями и сотрудниками этого общества являются мужчины и женщины, принадлежащіе къ самымъ различнымъ политическимъ и соціальнымъ направленіямъ. Дѣятельность ихъ распредѣляется по различнымъ коммиссіямъ и заключается въ изслѣдованіи женскаго труда, въ особенности въ такъназываемой «домашней промышленности», которая въ Англіи точно также почти совсѣмъ не подлежитъ правительственному надзору. Члены его производятъ опросы на мѣстѣ, собираютъ матеріалы и стараются выяснить работницамъ выгоды организаціи.

Очевидно, что сравненіе между женскимъ движеніемъ въ Англіи и въ Германіи говорить не въ пользу послѣдняго. Но до сихъ поръ мы разсматривали только то женское движеніе, которое исходитъ изъ высшихъ классовъ. Успѣхи его въ Англіи находятся въ связи со всѣмъ свободнымъ развитіемъ этой страны, которая уже съ XIII вѣка имѣетъ демократическое правительство, въ буржуазіи которой до сихъ поръ еще течетъ кровь Кромвелля. Если же мы обратимся къ современной Германіи съ ея милитаризмомъ, подавляющимъ желѣзною рукою всякія проявленія свободы, которыя тотъ или иной идеалистъ старается привить на германской почвѣ, то неуспѣхъ женскаго движенія станетъ намъ вполнѣ понятнымъ. Для англичанина, который, въ качествѣ свободнаго гражданина, изъ поколѣнія въ поколѣніе привыкъ участвовать въ законодательствѣ страны, было логической необходимостью признать и за женщиной гражданскія права; между тѣмъ

<sup>\*)</sup> Cm. Report on the Statistics of Employment of Women and Girls. 1895. (Publications of the Labour Department of the Board of Trade).

какъ нъмецъ еще долженъ привыкать къ тому, «чтобы смъть свое суждение имъть», потому что прежде онъ былъ пріученъ только къ молчанію и послушанію. Какъ же можно отъ него требовать призначія правъ за женщиной, которая по отношенію къ нему занимаєть такое же положеніе, какое самъ онъ еще недавно занималь по отношенію къ своимъ повелителямъ? Другой причиной медленнаго развитія женскаго движенія въ Германіи является отрицательное отношение общества къ рабочей партіи. которая внесла равноправность половъ въ свою программу. Буржуазному женскому движенію пришлось р'бшать дилемму: или примкнуть въ этомъ вопрост къ рабочей партіи и широкой дорогой идти съ нею рука въ руку къ общей цѣли, или же отказаться отъ этой цали и свернуть на какую-нибудь боковую тропинку. Оно избрало последній путь. Поэтому, въ Германіи представительницей сопіальной стороны женскаго движенія является рабочая цартія. Въ другихъ странахъ, напр., въ Англіи, необходимость женской равноправности давно уже признана всеми, и защитники ея вербуются изъ самыхъ различныхъ слоевъ общества; между тъмъ какъ въ Германіи эта роль принадлежить исключительно рабочей партіи.

Вошло въ обычай восхвалять рыцарскія сердца германцевъ, которые во времена Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде и Вольфрама фонъ-Эшенбаха подвергались всевозможнымъ опасностямъ и вступали въ борьбу изъ-за своихъ герпогинь. Но еще болѣе достойны удивленія современные потомки ихъ слугъ и крестьянъ, которые дружно ведутъ борьбу за освобожденіе всѣхъ женщинъ. На брюссельскомъ интернаціональномъ рабочемъ конгрессѣ 1891 г. нѣмецкіе рабочіе внесли предложеніе, чтобы ихъ собратья во всѣхъ цивилизованныхъ странахъ обязались бороться «за предоставленіе женщинамъ одинаковыхъ правъ съ мужчиной, какъ въ области права, такъ и въ области политики». Когда, 13-го февраля 1895 г., въ германскомъ рейхстагѣ въ первый разъ обсуждался вопросъ о политическихъ правахъ женщины, то вопросъ этотъ былъ возбужденъ не петиціей интеллигентныхъ женщинъ, а заявленіемъ, вышедшимъ изъ рабочей среды.

Рабочій, который обыкновенно стоить на одномъ уровнѣ развитія съ работницей, который учится вмѣстѣ съ нею въ одной и той же народной школѣ, который потомъ работаетъ рядомъ съ нею въ полѣ или на фабрикѣ, и, женившись, дѣлитъ съ нею и труды и лишенія,—рабочій естественно долженъ былъ включитъ въ программу борьбы и борьбу за женскую равноправность. Онъ стоитъ въ данномъ случаѣ не на почвѣ абстрактныхъ теорій, а

на почвѣ реальныхъ фактовъ дѣйствительности. Доказательствомъ можетъ служить борьба за законодательную охрану женскаго труда въ Англіи. Рабочіе стояли за нее, а либеральные женскіе союзы всѣми силами агитировали противъ предполагавшагося закона, будто бы подрывавшаго индивидуальную свободу.

Въ Англіи въ настоящее время получила большое развитіе организація рабочихъ по роду ихъ занятій. Въ 1893 г. тамъ было уже 29 женскихъ рабочихъ союзовъ, въ которыхъ состояло 5.116 членовъ. Кромъ того, 82.362 работницы входять въ составъ смъшанныхъ союзовъ, въ которыхъ членами состоятъ и мужчины, и женщины \*). По новъйшимъ статистическимъ даннымъ, въ Соединенномъ Королевствъ числится 5.081.495 работающихъ женщинъ; по сравненію съ этой цифрой, число организованныхъ женщинъ представляется не особенно внушительнымъ. Но если мы сравнимъ его съ цифровыми данными относительно Германіи, то у насъ получится другое впечатленіе: въ Германіи работающихъ женщинъ числится 5.541.000, и изъ нихъ только 5.251 состоять членами рабочихъ организацій. При этомъ слідуеть еще замітить, что въ составъ рабочихъ союзовъ входятъ, главнымъ образомъ, промышленные рабочіе и работницы. Наприміврь, поль-милліона женскихъ служащихъ (прислуга, приказчицы и пр.) не имфютъ еще никакой организаціи, не говоря уже о 21/2 милліонахъ нъмецкихъ женщинъ, занятыхъ въ сельскохозяйственныхъ работахъ.

Въ Англіи въ настоящее время д'влаются попытки организовать многочисленныхъ женщинъ, занятыхъ въ молочномъ производствъ; нъкоторыя представительницы женскаго движенія занимаются также объединеніемъ домашней прислуги. Въ объихъ этихъ отрасляхъ дъятельности можетъ быть ръчь только объ исключительно женскихъ союзахъ. Но въ тъхъ случаяхъ, когда мужчины и женщины совивстно работають въ какой-нибудь отрасли производства, предпочитаются смешанные союзы. Женскіе союзы, по большей части, или терпъли неудачу, или превращались въ союзы взаимопомощи, развлеченія и самообразованія, не им вшія никакого вліянія на условія труда работницъ. Во главъ стояли, обыкновенно, дамы изъ общества, которыя-отчасти искренно желая сдёлать что-нибудь полезное, отчасти же просто слёдуя модёобучають работниць пенію, игрё въ теннись, плаванію и другимъ видамъ спорта. Какъ мало эти деятельницы вникаютъ въ положеніе работницъ и въ соціальныя условія ихъ жизни, видно хотя бы изъ приведеннаго уже мною факта. что почти всъ либе-

<sup>\*)</sup> Cp. (The 7 Report an Trade Unions). 1895.

ральные женскіе союзы агитировали противъ законодательной охраны женскаго труда, а во главъ этихъ союзовъ стояли такія энергичныя защитницы женскихъ политическихъ правъ, какъ лэди Карлейль, м-съ Фауссетъ и др. На смѣшанные англійскіе рабочіе союзы буржуазный элементь также оказаль вредное действіе. Англичане съ гордостью указывають на работницъ ткацкой промыпіленности, которыя добились «за равную работу равной платы» съ мужчинами, но все-таки мы не должны вдаваться въ одностороннія восхваленія англійскихъ условій. Борьба за улучшеніе положенія рабочаго класса оттёснила тамъ на второй планъ политическую борьбу. Последние выборы въ парламентъ доказали слабость и разъединенность англійской рабочей партіи. Усиденная дъятельность женщинъ изъ высшихъ классовъ, отличающихся своей просвъщенностью и передовымъ образомъ мыслей, въ рабочей средъ привела къ тому, что въ работницахъ еще слабо развито классовое сознаніе и чувство своей солидарности. Въ общемъ, англійскія работницы все-таки уступають нівмецкимъ по развитію и политическому интересу, и лишь очень немногія изъ дъятельницъ и ораторшъ выходятъ изъ среды самихъ работницъ. Въ Германіи же, наоборотъ, организація работающихъ женщинъ является всецьло дізломъ ихъ самихъ и ихъ товарищей-мужчинъ. За исключеніемъ Гиршъ-Дункеровскихъ союзовъ, въ которыхъ участвовало, сравнительно, мало женщинъ, и немногочисленныхъ благотворительныхъ союзовъ, всв женскіе рабочіе союзы представияють созданія німецкой рабочей партіи. Между женскимь рабочимъ движеніемъ и женскимъ движеніемъ вообще въ Германіи не существуєть никакой внішней связи; они какь будто игнорирують тоть факть, что желанія ихь, въ большинствъ случаевъ, сходятся, какъ, напримъръ, въ вопросъ о назначении женщинъ фабричными инспекторами, объ измѣненіи юридическаго положенія женщины, и пр.

Но женщины-работницы идутъ дальше. Онѣ понимаютъ, что когда нѣмедкія женщины откроютъ себѣ доступъ ко всѣмъ мужскимъ профессіямъ, когда онѣ добьются равноправности съ мужчинами и получатъ активныя и пассивныя избирательныя права, то женскій вопросъ въ Германіи еще не будетъ рѣшенъ, также какъ онъ не рѣшенъ еще въ другихъ странахъ, гдѣ женщины уже добились всѣхъ этихъ правъ. Онѣ понимаютъ, что женскій вопросъ составляетъ лишь часть вопроса соціальнаго и можетъ быть разрѣшенъ только вмѣстѣ съ нимъ.

Пер. съ нъмец. Л. Давыдова.

# ЗА АТЛАНТИЧЕСКИМЪ ОКЕАНОМЪ.

# путевыя впечатльнія людвига крживицкаго.

Переводъ съ польскаго В. Чепинскаго.

(Продолжение \*).

26-го августа, дорогой въ Миннеаполисъ.

Мѣстность не скована прошлымъ, не было надобности отрѣшаться отъ прежней формы капитала для того, чтобы ввести новую, улучшенную форму его. Человѣкъ селился въ исторической пустынѣ и сразу устроилъ себѣ самыя лучшія приспособленія. Вотъ почему электрическія желѣзныя дороги тянутся отъ Сентъ-Поля во всѣхъ направленіяхъ. На такомъ именно поѣздѣ, спепіально для насъ предназначенномъ, ѣдемъ мы изъ этого послѣдняго города въ Миннеаполисъ. Проѣхавъ мимо послѣднихъ рядовъ домиковъ, мы очутились на проселочной дорогѣ, которая своимъ пескомъ напоминаетъ лѣсныя дороги въ мазурской области Вислы; но здѣсь на пескѣ проложены рельсы, и по нимъ двигаются поѣзда электрической желѣзной дороги.

Еще десять минуть—и мы очутились среди уличнаго грохота и шума. Лёть 50 тому назадь, туть была еще совершенная пустыня. Еще живо воспоминаніе о началь города. Да иначе и не можеть быть, такь какь въ числь граждань есть еще старичекь, который первый поселился въ этомъ мѣстѣ. Исторія Миннеаполиса подобна стремительному потоку. «Она такъ же интересна, какъ романъ!» читаю я въ альбомѣ. Развитіе города—это развитіе огромнаго желудка, который, помощью своихъ рукъ—желѣзныхъ дорогъ—стягиваеть къ себѣ земледѣльческіе урожаи цѣлыхъ степей пшеницы, куда мы теперь направляемся. Въ настоящее время Миннеаполисъ — самый большой хлѣбный рынокъ на зем-

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 4, апрёль 1896 г.

номъ паръ! Мельницы его, по словамъ мъстныхъ обывателей, представляютъ восьмое чудо свъта; изъ нихъ одна, самая большая, производитъ столько муки, что могла бы удовлетворить потребности шести такихъ городовъ, какъ Варшава. Развитіе города началось, главнымъ образомъ, съ 1870 года, т.-е. съ того именно времени, когда появилась хлъбная конкурренція. Мучной городъ—Flour city—дитя такой конкурренціи, онъ разросся благодаря зерну и мукъ и благодаря имъ составилъ свои милліоны.

Но Миннеаполисъ — очагъ не одной только хлѣбной торговли. Въ его стѣнахъ свилъ себѣ гнѣздо огромный, прожорливый паукъ — крупный биржевой ростовщикъ-посредникъ, который опуталъ своей паутиной фермеровъ. Какіе заговоры составляются на миннеаполисской биржѣ, какими средствами обыкновенно увеличивается дань, уплачиваемая земледѣльцами, какіе налоги взимаетъ биржевой царекъ со всѣхъ потребителей — чтобы изучить все это, надо просидѣть въ мучномъ городѣ цѣлые годы. Скоро мы очутились въ святилищѣ паука и черезъ нѣсколько минутъ будемъ торжественно приняты! Онъ будетъ и нашимъ проводникомъ на далекихъ поляхъ Дакоты, гдѣ трудятся высасываемыя имъ мухи. Но все будетъ имѣть праздничный видъ, даже мухи будутъ пѣть паукамъ хвалебные гимны. У меня есть нѣкоторое основаніе подозрѣвать, что мы сами играемъ здѣсь роль своего рода приманки.

### 26-го августа, Миннеаполисъ.

Мы въ главномъ залъ мъстной биржи. Ораторъ, одинъ изъ царьковъ капитала, привътствуетъ насъ отъ имени города. Ръчь его вполнъ согласуется съ американскими обычаями. Онъ разсказываетъ, чъмъ былъ когда-то Миннеаполисъ и что представдяеть онъ въ настоящее время. Хвастовство его на цервыхъ порахъ поражаетъ наше европейское ухо. Оно и понятно! Всякіе гимны вродъ тъхъ, какіе раздаются теперь, у насъ были бы плохой и нельшой лестью, такъ какъ она была бы фальшива и незаслуженна. Но гражданинъ заморской республики находится въ иномъ положении. На американской сторон Атлантическаго океана самохвальство не есть проявление пустого самомнанія, прикрывающаго свое ничтожество фальшивыми перьями, а есть лишь въ грубой формъ высказанное сознаніе дъйствительной силы и величія. Миннеаполису есть чімъ гордиться! Биржа, которая по случаю нашего пріема, съ часъ назадъ, пріостановила свою діятельность, представляеть самый могущественный на всемъ земномъ шаръ пульсъ хлъбной торговли. Ораторъ не преминулъ

подчеркнуть то обстоятельство, что привътствуетъ насъ въ храмъ самыхъ богатыхъ жрецовъ хлебной Мамоны, указалъ и на размъры пшеничнаго потока, который съ далекаго Запада многочисленными руслами вливается въ мъстные элеваторы и мельницы, чтобы изъ этого скопища расплыться по всему бълому свъту. Миллоны, десятки, сотни миллоновъ звенятъ въ ръчи, словно основной аккордъ мелодіи. Ораторъ заканчиваетъ свое привътствіе выраженіемъ надежды, что ни одинъ изъ гостей не будетъ чувствовать себя чужимъ въ стънахъ Миннеаполиса, возникшаго изъ смъщенія самыхъ разнообразныхъ народовъ и видящаго залогъ своего величія въ общемъ братствъ.

Въ залъ страшная давка-такая давка, что легкимъ не хватаетъ воздуха. На карандашъ напрашиваются разныя мелочи американской жизни, которыя могли бы довести мандариновъ этикета до полнаго отчаянія. То одинъ, то другой гражданинъ Миннеаполиса взбирается на столъ и оттуда разсматриваютъ насъ, со шіляцой на головъ. А вотъ еще одинъ, занявъ такую же позицію, направиль на насъ фотографическій аппарать; другой черезъ плечи заглядываеть намъ въ лицо, смотрю-рисуеть на насъ каррикатуры и какъ разъ одному изъ самыхъ почтенныхъ «членовъ нашей экскурсіи», негодующему на «сапожническія» манеры американцевъ, придалъ черты, мало согласующіяся съ важностью, --очевидно, почуяль въ немъ врага американской культуры. До слуха доносится стукъ телеграфнаго аппарата, который дёйствуетъ безостановочно-вёдь биржа, хотя и остановила свою дёятельность, но не въдаетъ перерыва, когда дъло идетъ объ обращении ея соковъ. Свобода поднъйшая.

Никто не спрашиваетъ, разрѣшается ли ему присутствоватъ? Всѣ тѣснятся, ломятся, стараясь занять мѣсто передъ лицомъ оратора, всякій хватаетъ насъ за рукавъ и щупаетъ матеріалъ нашего платья или-безъ всякаго на то позволенія—срисовываетъ наши физіономіи. Ораторовъ прерываютъ рукоплесканія, которыя иной разъ звучатъ очень странно: кто-то, повидимому въ знакъ радости, лаетъ по собачьи.

Наконецъ, пріемъ кончился. Публика расходится, а мы разглядываемъ разложенные на столахъ биржевые образцы зерна. Вмѣсто голоса оратора, теперь раздаются другіе звуки: биржевые агенты выкрикиваютъ курсы зерна и записываютъ ихъ на громадной таблицѣ. Подъемныя машины доставляютъ насъ внизъ: мы отправляемся осматривать мельницы, элеваторы и лѣсопильни.

Мы посътили самыя большія мельницы и лѣсопильни—я неохотно употребляю эти выраженія, ибо американская дѣйствитель-

ность такъ далеко ушла отъ европейскихъ образдовъ, что «лѣсонильня» можетъ вызвать въ воображении читателя совершенно не то представленіе. Въ настоящую минуту мы отдыхаемъ на крышѣ мъстнаго «дома до небесъ» и оттуда оглядываемъ окрестность. По сравненію съ чикагскими, этотъ «домъ до небесъ» скромныхъ разм вровъ, такъ какъ въ немъ лишь четырнадцать этажей, но для Миннеаполиса это все-таки великанъ. Крыша плоская, окруженная перилами, съ обсерваціонной башенкой, поднимающейся еще на высоту цълаго этажа. Архитектура города достойна изученія. Прямо передъ нами находится кварталь оптовой торговли и финансовыхъ операцій: огромный остовъ изъ кирпича и гранита. Дома въ нъсколько этажей, въ иныхъ мъстахъ изъ мозаики крышъ торчать вверхъ семью или десятью этажами зданія большихъ размёровъ. Нёсколько далёе, въ сторону рёки, столбы дыма образовали грязное облако. Это паровыя мельницы, а рядомъ съ ними высятся странные по форм' элеваторы зерна. Но громада каменныхъ зданій занимаетъ очень немного мъста среди того общирнаго пространства, какое охватывають наши взоры. Зданія скоро кончаются, и глазъ начинаетъ скользить по зеленому ковру луговъ, перескакиваетъ черезъ рощи, спускается къ ръкъ вмъстъ съ покатостью почвы, но повсюду, среди зеленой оправы, встръчаетъ черивющіе и быльющіе жилые домики. И снова у насъ подучается то же впечатленіе, какъ и въ Сентъ-Поле-впечатленіе парка съ разбросанными въ немъ человъческими жилищами. Въ Миннеаполист едва ли наберется 200.000 жителей, а между темъ онъ занимаетъ гораздо большую площадь, чемъ Варшава. Населеніе въ изобиліи пользуется чистымъ воздухомъ, д'єти им'єютъ довольно лужаекъ для шалостей, а прохожіе-тінь на улицахъ.

Я полагаю, что Сенть-Поль и Миннеаполись—образцы настоящихъ американскихъ городовъ, такъ какъ Чикаго и Нью-Іоркъ переросли мѣру, да къ тому же приняли въ себя слишкомъ много европейской нищеты. Американецъ считаетъ ихъ нарывами пауперизма на тѣлѣ своей родины. Американскій городъ—это великанъ, не лишившійся деревенскаго характера. Части его не имѣютъ между собою связи, улицы, вмѣсто силоченнаго ряда каменныхъ артерій, превратились въ разсыпанные среди зелени отдѣльные домики. И лишь главные органы городского организма—торговыя конторы—сбѣжались въ кучу и сосредоточились въ одномъ мѣстѣ, словно сердце разбросаннаго туловища. Но общественная жизнь не замедляетъ отъ этого своего темпа—разбросанные члены соединены телефонами, телеграфами и трамваями. И чѣмъ дальше мы станемъ подвигаться на западъ, тѣмъ нервы эти играютъ бо̀льшую

роль, а разбросанность принимаетъ болъе чудовищные размѣры. Граница между городомъ и деревней мало-по-малу исчезаетъ.

27-го августа, Миннеаполисъ.

Насъ торжественно привътствовали вчера, вечеромъ, въ купеческомъ собраніи Сентъ-Поля, а въ «мучномъ городів» намъ устроили торжественный пріемъ на сосіднемъ озері. Въ такихъ торжественных случаях дело не обходится безъ речей. И интересно обратить вниманіе на то, кто возвышаеть голось изъ нашего общества. Американецъ растопталь ногами всё предписанія этикета: не оффиціальные представители того или другого государства благодарять за гостепріимство, не они являются предметомъ особеннаго вниманія со стороны публики. Есть въ нашемъ обществ одинъ норвежецъ, истый потомокъ древнихъ викинговъ. Онъ задумаль выстроить дадью по образцу тёхъ, въ которыхъ, тысячу льть тому назадь, пускались въ открытое море нормандскіе корсары, переплыть въ ней черезъ Атлантическій Океанъ и добраться до Чикаго. Правительство отказало ему въ помощи, тымь болье, что этоть мореплаватель принадлежить къ оппозиціонной партіи, мечтающей объ отдівній Норвегіи отъ Швеціи и о провозглашении ея республикой. Капитанъ Андерсенъ прибъгнуль тогда къ общественной щедрости, благодаря частнымъ пожертвованіямъ была построена ладья, а въ ней съ двінадпатью товарищами онъ переплылъ черезъ Океанъ. То, что нфкогда было дёломъ обычнымъ, теперь, въ вёкъ пароходовъ, считается отчаянной отвагой. Вотъ какъ понизился уровень антропологическихъ свойствъ! Не оффиціальный представитель Швеціи, а этотъ юнопіа фигурируетъ на столбцахъ газетъ, произноситъ благодарственныя ръчи... Точно такъ же не оффиціальный представитель Испаніи, а другой смёльчакъ, который переплыль черезъ Антлантическій Океанъ на флотъ, построенномъ по образцу кораблей Колумба, возвышаетъ голосъ передъ публикой! За ними следуетъ какой-то толстякъ съ острова Ямайки, затъмъ какой-то старичекъ съ другого Антильскаго острова. Представители нашей части свъта стушевались. Они положительно чувствуютъ себя не въ своей тарелкъ въ этомъ обществъ, издъвающемся надъ всякимъ этикетомъ, и втихомолку высказываютъ свое возмущение, высмѣивая недостатокъ въжливости и такта у американцевъ.

Америка можетъ похвалиться своими отелями. Эти заведенія выразительно говорять о томъ, что американское населеніе цѣлыми массами и, притомъ, часто мѣняетъ мѣсто своего пребыванія.

Обыкновенно отель имбетъ видъ нашихъ каменныхъ зданій

на улицахъ Вильчьей или Вспульной-видъ застроеннаго четырехугольника съ дворомъ посрединъ съ тою только разницей, что этотъ дворъ представляетъ залу съ стеклянной крышей на верху. Здісь находится контора, здісь толкутся пробажіе, въ сосіднемъ отдъленіи пишутъ они письма, а администрація отеля безплатно доставляеть все для этого необходимое, а именно конверты, перья, бумагу. Первый этажъ, съ галлерей котораго можно видёть движеніе на дворё съ стеклянной крышей, занимають столовая и салоны. Этихъ последнихъ имеется обыкновенно несколько, причемъ они иногда бываютъ устроены съ необыкновенной роскошью. Трудно дать надлежащее представление объ ихъ числь, размърахъ, наконецъ о томъ комфорть, какой царствуетъ тамъ. Все эти вещи насквозь американскія-въ томъ смыслъ, что нигдъ, кромъ американскаго континента, такими удобствами не пользуются такія крупныя массы населенія. Изъ этихъ салоновъ въ нашей части свъта надълали бы, по меньшей мъръ, нъсколько десятковъ номеровъ. Выше, начиная со второго и вплоть до шестого этажа расположены спальни, снабженныя холодной и теплой водой и электрическимъ освъщениемъ; однимъ словомъ, каждая мелочь разсчитана на то, чтобы пробажій имбль, по возможности, больше удобствъ. Подъемная машина замънила лъстницы.

Устройство отелей, повидимому, одно и то же на всемъ протяженін Соединенныхъ Штатовъ. Разница зам'єтна лишь въ степени роскоши. Въ чикагскомъ Аудиторіумъ все внутри выложено мраморомъ, въ салонахъ висятъ дорогія картины, роскошные ковры выстилають поль. Отель побёднёе не иметь такой роскоши, но мы повсюду встръчаемъ одну и ту же расточительность - съ европейской точки зрѣнія-по отношенію къ пространству, занятому салонами, въ которыхъ то одинъ, то другой съ удобствомъ располагается въ креслъ, положивъ ноги на сосъдній столикъ, и читаетъ газету саженныхъ разифровъ. Цфны, если принять во вниманіе дороговизну жизни за моремъ, очень низки. Все свидітельствуетъ о томъ, что отель въ общественной жизни Америки играеть гораздо болъе важную роль, нежели у насъ. Есть тамъ заведенія, гді постояню живуть цільня семьи: общественное разділеніе труда окончательно поглотило семейный очагъ. Древній Зничъ оказывается чужой собственностью, и многіе не только живуть въ чужихъ стенахъ, но и спять на чужомъ ложе и на чужой постели, согръваются у нанятаго камина, отдыхають не въ своемъ креслъ и ъдятъ съ тарелокъ, которыя не принадлежатъ имъ...

Нью-Іоркъ, а тъмъ болъе такой не американскій городъ, какъ

Чикаго, лишены множества обычаевъ чисто американской жизни, въ томъ числъ предупредительности по отношению къ женщинъ. Феодальная эпоха выработала рыцарскую въжливость, но въ глубинъ ея скрывалось унижение женскаго пола. Это было просто идеализированное вождельніе самца, окруженное ореоломъ поэвіи. Донъ-Кихотъ, эта каррикатура авантюристской предпримчивости средневъкового рыцарства въ освъщении мъщанской трезвости, видить въ Дульцинев, являющейся плодомъ его фантазіи, только самку. Между тъмъ въ Америкъ, особенно въ западной ея части, совершенно другіе факторы создали в'яжливость по отношенію къ женщинъ. Чисто половой элементъ играетъ и здъсь извъстную роль, но не исключительную. Бреть - Гарть превосходно изобразиль зародыши этой предупредительности въ первыхъ поселеніяхъ Калифорніи: женщина, появляясь среди ніскольких десятковъ мужчинъ, сразу дълалась укротительницей ихъ дикости, смягчала ихъ грубость, уничтожала пьяныя оргіи. Такія причины, хотя и не въ одинаковой степени, дъйствовали повсюду на американскомъ континентъ. Но къ этимъ факторамъ присоединились еще и другіе. За моремъ культура развилась изъ крестьянскаго поседенія, и тамъ женщина работаетъ наравнъ съ мужчиной и всегда она тамъ пользовалась относительно большимъ уваженіемъ. Условія заработка усиливали въ Америк' это положеніе женщины, развили ея умъ, пріучили ее къ самостоятельности, а относительный недостатокъ въ женщинахъ благопріятствовалъ закрѣпленію наследія прошлаго и усилиль позднейшія завоеванія. Предупредительность по отношенію къ женщин то дань, отдаваемая ея общественному положенію.

Здёсь, вдали отъ Чикаго, мы постоянно встречаемся съ этой вёжливостью. Самый старый мужчина въ трамвае спёшить уступить свое мёсто дёвушке-подростку. Здёсь, въ отеле, я могу наблюдать иныя проявленія предупредительности. Нёсколько человёкъ съёзжало внизъ на подъемной машинё. Вошла дама, всё мужчины встали съ своихъ мёстъ и сняли шляпы. Они стояли съ непокрытыми головами, пока временная спутница не покинула насъ на второмъ этаже. Тогда всё усёлись опять и надёли шляпы.

#### 27 августа, въ вагонъ желъзной дороги.

Около часу пополудни. Мы пересъкаемъ область озеръ. Я не геологъ, однако, охотно поговорилъ бы со спеціалистомъ, который могъ бы объяснить мнѣ происхожденіе формаціи, разстилающейся передъ моими глазами. Рядомъ со мною сидитъ уругваецъ, профессоръ антропологіи въ Монтевидео. Къ сожалѣнію, онъ го-

воритъ по-испански, а потому мы только при помощи мимики пълимся своими впечатабніями. Поверхность земли представляется какъ бы собраніемъ огромныхъ корыть и калокъ, одни изъ нихъ обращены къ верху своей выпуклостью, пругія вогнулись въ землю и являются убъжищемъ для волной стихіи. Изъ окна вагона я обозрѣваю лишь тѣсный горизонтъ, не могу поэтому сказать, образують ли эти неровности почвы одну цёпь, или же безпорядочно разбросаны въ пространствъ, словно коралловое ожерелье, которое разорвалось, причемъ отдёльныя бусы разсыпались во всё стороны. Озера различной величины, но вст неизмтно круглой формы, иногда даже очень правильной. Ландшафтъ чрезвычайно разнообразенъ, но только съ виду, ибо на каждомъ шагу повторяется въ одномъ и томъ же родъ. Множество рошъ, осъняющихъ тънью своею покатости горъ; обиле луговъ, то здёсь, то тамъ покрытыхъ желтыми цвътами. Мъстами сверкнетъ другой глазокъ-это свъжее жниво. На различныхъ разстояніяхъ отъ желёзной дороги расположились фермы, по преимуществу мелкія, но онъ попадаются гораздо ръже, нежели на востокъ. Жилой домъ напоминаетъ нашу родную дачу, но онъ гораздо лучше и прежде всего удобнъе, нежели тъ трущобы, въ какихъ гнъздятся наши дачники, и всегда скрашенъ въ сфрый или бфловатый цвфтъ. Рядомъ расположены отроенія неизмінно грязно-кирпичнаго пвіта, съ щирокой білой оправой по угламъ. Надъ постройками мелькаетъ довольно большое крыло, въ формъ колеса, и медленно поворачивается. Какъ нашъ колодезный журавль господствуеть на дворъ хутора, такъ и этотъ воздушный въеръ возвышается здъсь надъ крышами. Назначение обоихъ одинаково, но выполняютъ они это назначение различнымъ образомъ. Смътливый американецъ заставилъ движеніе воздуха накачивать воду, которая льется изъ канала въ огромную кадку внизу. Этотъ въеръ работаетъ безостановочно, а кадка поставлена на такой высотъ, что, пользуясь давленіемъ воды въ ней и приспособивъ соотвътствующій механизмъ, можно, словно дождемъ, орошать довольно значительное пространство. Вотъ одна изъ картинокъ, изображающихъ деревенскую жизнь въ Америкъ: автоматы повсюду выручають человька и дылають возможнымь сберсженіе его силъ. Какой новый духъ, какіе отличные отъ нашихъ потребности и горизонты, какой, наконецъ, не имфющій ничего общаго съ нашимъ способъ веденія хозяйства сказывается вь этихъ крыдатыхъ автоматахъ-журавдяхъ!

На станціяхъ мы замѣчаемъ небольшія ограды, отъ которыхъ тянется помостъ, обрывающійся на нѣкоторой высотѣ. Это всасывающіе сосуды того организма, сердце котораго мы видимъ въ

stock-yard'ax (бойнях) Чикаго, Омаги или Канзасъ-Сити. Ежедневно ходятъ поёзда, забираютъ изъ оградъ скотъ, словно пассажировъ, и везутъ его въ очаги мясного промысла. На этомъ холмистомъ пространстве господствуетъ скотоводство и молочное хозяйство.

Три часа пополудни. Холмы остались далеко-далеко позади насъ. Поверхность почвы сделалась совершенно гладкой, словно поверхность стола. Вибстб съ возвышенностями исчезли и лбса, которые такъ художественно спускались къ водамъ и смотрълись въ естественное зеркало. Даже деревья стали теперь ръдкостью. Мы встръчаемъ ихъ при фермахъ, а ихъ низкій ростъ выразительно говорить о томъ, что они лишь съ недавнихъ поръ существуютъ въ этой мъстности, которая, мало-по-малу, принимаетъ видъ степи. Да, мы въбхали въ предълы прерій, --будемъ выражаться точнъе и скажемъ: прежнихъ прерій, такъ какъ человъкъ повсюду уничтожилъ девственность заходустья, вспахаль почву, которая съ техъ поръ, какъ огромныя пространства супіи выступили изъ-подъ морской пучины, почивала нетронутая, и заставиль ее сбросить съ себя прежній дикій покровъ, сплетенный изъ степного бурьяна и степныхъ травъ, нарядивъ ее вмёсто этого въ цивилизованное платье, сотканное изъ хлфоныхъ нивъ.

Отъ поры до времени изъ съраго покрова жнивъ выступаетъ небольшая рощица. Выросла она на этомъ мъстъ не по милости дикихъ силъ капризницы-природы, а была вызвана къжизни заботливой человъческою рукою. Покрытіе льсами голой нькогда степи составляетъ предметъ особенной заботы на съверо-западъ Америки. Висконсинъ, который мы недавно пересъкли, Миннесота, по пажитямъ которой мчитъ насъ теперь побадъ, усердно заняты этимъ, ибо возвысили это даже до степени общественной повинности. Въ опредъленный день, обыкновенно въ концъ апръля, населеніе празднуеть торжество посадки деревьевь. Никто не отказывается отъ этой обязанности. Мать-земля, которая никогда не ведала тени даже во время самаго ужасного зноя, должна прислушиваться теперь къ длиннымъ ръчамъ, являющимся соревнованіемъ въ краснорѣчіи, въ честь лѣсныхъ гущъ, обсаженныхъ деревьями дорогъ, рощъ передъ домомъ. Вдоль и поперекъ всей степи тянутся процессіи, обыватели несуть молодыя деревца, при звукахъ національнаго гимна, и сажають ихъ въ пустыряхъ. Я везу съ собою брошюры, посвященныя этому великому торжеству, извъстному подъ названіемъ Arbor-day (день деревьевъ). Это отчеты школьныхъ инспекторовъ о празднованіи дітьми праздника деревьевь. Эти американцы на самомъ дёлё умёютъ сочетать прекрасное съ полезнымъ, забаву съ наукой! Еще за цёлый мёсяцъ до наступленія этого праздника въ стенахъ школъ раздаются годоса страстныхъ дебатовъ. Мальчики и дъвушки, организующеся при этомъ по образцу законодательнаго собранія своей великой родины, серьезно разсуждають о томъ, какія деревца въ текущемъ году должна посадить школа на своемъ дворъ. Образуются различныя партіи—партіи бука, пихты, вяза. Во время обсужденія каждая партія исчерпываетъ всевозможные аргументы въ пользу того, какое дерево красивъе, полезнъе или практичитье. Борющіяся стороны прибъгають къ содъйствію книжекъ, а учитель умъло подсовываеть матеріаль въ соотвътствующихъ руководствахъ. Партін идуть на взаимныя уступки, выбирають спикеровь. Стидистическія упражненія вращаются около этого клубка, дети роются въ сочиненіяхъ писателей, описывающихъ прелести лъсовъ и рощъ и распространяющихся о красотахъ природы. Наконецъ, приближается торжество. Школа подаетъ голоса за различныя деревца, а администрація штата доставляеть тъ изъ нихъ, въ пользу которыхъ оказалось большинство голосовъ. А когда наступаетъ, наконецъ, Arbor-day, радостямъ нътъ конца. Музыка, пъсни, ръчи, декламированіе-ньть ни въ чемъ недостатка въ этотъ торжественный день. Ребенокъ вырабатываетъ въ себѣ эмоціальный патріотизмъ по отношенію къ прелестямъ матери-природы, пріучается къ дъйствію сообща и обогащаетъ свою головку полезными сведеніями о растительномъ царстве.

Мысль вскользь пробѣгаетъ страницы и забываетъ о томъ, что порабощенная степь усмѣхается богатствомъ своихъ пажитей. Она добралась до конца брошюры и, утомленная чтеніемъ, паритъ далѣе, не будучи въ силахъ оторваться отъ школьнаго дѣла въ Америкѣ. Предо мной сидитъ нѣмецъ, который присоединился къ нашей экскурсіи въ Мильвоке. Я завсжу съ нимъ разговоръ о школьныхъ обычаяхъ. Мой собесѣдникъ дополняетъ то, о чемъ я узналъ изъ оффиціальныхъ изданій. Въ каждомъ округѣ имѣется общество садоводства. Оно не только объединяетъ взрослыхъ людей, но и основываетъ филіи между школьной молодежью. За ежегодный взносъ въ десять копѣекъ оно снабжаетъ дѣтей въ одну весну кустами смородины, въ другую —кустами малины. Дѣти сажаютъ ихъ около дома своихъ родителей и ухаживаютъ за ними.

Поъздъ, не замедляя ни на минуту своего хода, останавливается, наконецъ, передъ станціей. Надпись гласитъ: Барнесвилль. Жельзнодорожное росписаніе показываетъ, что мы отъжхали 200 миль съ лишнимъ отъ Сентъ-Поля. Я охотно сфотографировалъ бы эту мъстность—до такой степени она кажется оригинальной моимъ

глазамъ, не привыкшимъ къ картинамъ, какія создала американская культура при своемъ набъгъ на степи. Поселение это невелико, въ немъ нъсколько сотъ жителей. Оно расположилось въ открытомъ полъ, или, выражаясь точнье, среди преріи, лишенной деревьевъ и кустовъ и поросшей лишь степнымъ бурьяномъ. Главная, едва-ли не единственная улица тянется параллельно жельзной дорогъ и не имъетъ мостовой, а снабжена лишь однимъ тротуаромъ изъ досокъ. Дома являются простыми, деревянными хижинами и балаганами, какіе временно возникають на Мокотовскомъ пол'в во время пасхальныхъ гуляній. Городокъ in statu nascendi! Haceленіе его высыпало на станцію и прив'єтствуетъ насъ громкими восклицаніями. Какая-то американка горячо настаиваетъ на томъ, чтобы показать ей капитана Андерсена. Мнъ думается, что если бы многоженство было терпимо въ Норвегіи, отважный мореплаватель привезъ бы съ собой на родину нъсколько десятковъ женъ съ приданымъ. Шутка ли переплыть черезъ Атлантическій океанъ въ утлой ладь в!

Но не смъйтесь надъ американскими захолустьями. Подобно тому, какъ во время Наполеона I, каждый рядовой носиль въ своемъ ранцъ дипломъ на генерала, такъ и мелкое, брошенное въ голой степи поселение мечтаеть о великольпномъ будущемъ. Пусть только найдется въ немъ несколько предпримчивыхъ и смышленыхъ головъ, и кто знаетъ, какъ далеко пойдетъ нынъщнее захолустье! Постарайтесь вникнуть поглубже въ мертвую рачь, съ какою обращаются къ вамъ эти домики. Правда, это хижины, но на одной изъ этихъ хижинъ виднъется надпись: State bank (государственный банкъ). Возлѣ желѣзной дороги возвышаются два элеватора грязно-кирпичнаго цвъта и странной формы; одинъ изъ нихъ принадлежитъ мъстному союзу фермеровъ, о чемъ мы узнаемъ по надписи. Изъ за густой сорной травы выглядываеть свёжій транспорть жней, вяжущихъ снопы, и манитъ къ себъ наши взоры яркой желтизной своей окраски, а тамъ вдали краснветь одна, другая, пятая паровая молотилка! Въ захолустьи кипить промышленная даятельность и его торговые обороты, пожалуй, превышають торговые обороты многихъ изъ нашихъ убздныхъ городовъ...

Карандашъ продолжаетъ еще записывать впечатлѣніе, какое произвелъ на меня Барнесвиль, хотя поселеніе давно уже исчезло въ пространствѣ, а вслѣдъ за нимъ исчезли и фермы, которыя довольно тѣсною толпой окружаютъ станцію. Мѣстность потонула въ отдаленіи, и мы опять въ степи. Луга безъ конца! Трава по поясъ; теперь, когда она пожелтѣла отъ засухи, ее можно при-

нять за хлібную ниву. Містами пасется скоть—и такт, мы все еще въ преділахъ области, гді главное занятіе составляють скотоводство и молочное хозяйство.

Скоро пять часовъ. Поросшая дикой травой, естественная степь съ каждымъ шагомъ замътно убываетъ, зато все чаще и чаще появляются хлібныя поля, по преимуществу пшеничныя. Вотъ, наконецъ, преріи окончательно смінились безбрежнымъ пахатнымъ полемъ, гладкимъ, какъ столъ, безъ деревьевъ и холмовъ. Уже цълый часъ передъ глазами разстилается подобный пейзажъ. Куда бы ни взглянуль, вездё на гладкой поверхности лежать. словно трупы, поваленные снопы пшениды. Странное впечатленіе производить эта картина на глазь, привыкшій видёть шашечницу мелкихъ полей, испещренныхъ разнообразными цв тами, изъ которыхъ одно засвяно красивющимъ клеверомъ, другое бълветъ цвътомъ гречихи, третье-желтое, и которыя отдълены другъ отъ друга оградами и заборами. Гляжу въ бинокль въ надеждъ увидеть где-нибудь на горизонте конець этого огромнаго поля битвы. Напрасный трудъ! Оно тянется безъ конца, безъ перерыва. Въ полномъ смыслѣ слова — пшеничная степь, безъ деревьевъ, безъ межей, безъ другихъ хаббовъ, -- одно сплошное жниво съ расположенными на равныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга стогами сноповъ пшеницы. И одни только трупы! Порой делыхъ четверть часа вдемъ по такому полю битвы, которое лишь на минуту смвняется чистымъ жнивомъ, а тамъ опять на десять и болъе минуть разстилается пространство, покрытое снопами. Единственное разнообразіе въ это, покрытое жнивомъ, море вносять фермы, торчащія на довольно значительныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга и ярко выступающія на желтомъ фонъ своими строеніями грязно-кирпичнаго цвъта. Иногда посаженныя человъческою рукою рощицы заслоняють тенью своею жилища, но оне попадаются все рѣже и рѣже. Человѣкъ не успѣлъ еще здѣсь украсить степь искусственной зеленью. Лишенное деревьевъ, даже садика, человъческое поселеніе располагается обыкновенно на ппіеничной нивъ и никакой заборъ не устанавливаетъ границъ между пространствомъ, занятымъ хуторомъ, и моремъ хлѣба. Степной бурьянъ всецфло овладфлъ дворомъ. Всевозможныя сорныя травы, изгнанныя плугомъ изъ преріи, назначили себт сходку подъ защитой строеній.

Самое устройство поселенія носить на себѣ своеобразный, чисто-американскій отпечатокь. Въ немъ я не могу найти и слѣдовъ той привязанности къ матери-землѣ, какою, будто бы, отличается европейскій мужичокъ, идеализируемый мелко-мѣщанскими тео-

ріями. Пейзажъ нашептываеть мит на ухо разсказъ совершенно иного содержанія. Каждая ферма, хотя и не представляеть шатра, но производить на меня впечатленіе подвижнаго шалаша кочевника, который во всякую данную минуту можетъ поставить свое жилище на колеса-а такіе случаи здёсь бывають-и по-Вхать дальше хищнически высасывать соки изъ другой почвы, бросивъ окончательно истощенный и оскудтвшій участокъ земли. Къ тому же. воображение разыгралось у меня до такой степени, что я крайне ясно представляю себъ картину такого переселенія. Человъческія жилиша передвигаются на колесахъ, вслёдъ за ними идутъ хозяева, таща за собою огромныя жнеи - вязальщицы, привязанныя къ паровому локомобилю, замѣняющему лошадь... Но полетъ фантазіи внезапно обуздывается, ибо я не знаю, что мнъ дълать съ сърыми избушками, которыя торчать на полякъ. Онъ безъ оконъ и безъ дверей — кажется, что я не ошибаюсь, ибо двери какъ-то непохожи на наши двери. Какое назначение имъютъ эти домики въ мору пшеницы, точно скиты, удаленные отъ поселенія? Это для меня неразръшимая загадка. Это нъчто непонятное портить мий картину кочевого переселенія земледильцевь, ибо воображение не въ силахъ найти мъсто для сърыхъ избушекъ въ общемъ передвиженіи.

Мы пересъкаемъ сравнительно населенную мъстность. Глазъ не можетъ оторваться отъ красивенькихъ домиковъ, бъльющихъ въ толпъ кирпичныхъ построекъ. Иногда попадается болъе многочисленное скопленіе построекъ грязноватаго цвъта. Это—хуторъ! Еще ръже попадаются городки. Это станціи, мимо которыхъ презрительно проъзжаетъ нашъ поъздъ, не останавливаясь ни на минуту. Хижины деревянныя: вмъсто улицъ, одинъ только досчатый тротуаръ, потонувшій въ сорной травъ, ни слъда забора, повсюду кругомъ пшеничная степь. Возлѣ желѣзной дороги—рядъ одинаковаго устройства и неизмѣнно краснаго цвъта элеваторовъ; среди бурьяна и всевозможной зелени краснъютъ осѣненныя лучами августовскаго солнца паровыя молотилки и пышно выдъляются своей желтизной жнеи-вязальщицы, виднъются также и нъкоторыя другія земледъльческія орудія, свидътельствующія о томъ, что желѣзный въкъ воцарился на нивъ.

Мы оставили за собой пажити «сѣверной звѣзды» и «всемірной житницы»; подъ этими названіями слыветъ Миннесота. Но это неосновательно, ибо она утратила уже первенство въ этомъ отношеніи и уступила его сосѣдней Дакотѣ. Мы проѣзжаемъ какъ разъ на рубежѣ этихъ двухъ штатовъ параллельно теченію славной рѣки Красной. Имя этого воднаго потока, которое, двадцать

льть тому назадъ, было извъстно лишь незначительному числу спеціалистовъ-географовъ, гремить въ настоящее время по всему цивилизованному міру. Дізо въ томъ, что здісь находится містопребываніе одной изъ самыхъ могущественныхъ батарей заокеанской хлібной конкурренціи, а также отечество колоссальныхъ bonanza farms, возвъщающихъ новую эпоху въ земледъліи! Плодородіе почвы кажется просто баснословнымь: по мизнію містныхъ теоретиковъ-агрономовъ, почва вполнъ способна давать одинаковые сборы пшеничнаго зерна въ теченіе сотни лътъ, не нуждаясь нисколько въ удобреніи. Вотъ почему потокъ человъческихъ головъ разливается по прежней преріи, подобно горному ручью, выступившему изъ береговъ и прорвавшему насыпи въ долинъ. Степи, которыя, лътъ десять-двадцать тому назадъ, оставались совершенно пустынными и служили лишь убъжищемъ для буйволовъ, въ настоящее время представляютъ безконечную, волнующуюся золотистую поверхность. Отъ буйволовъ остались лишь побъльвшія кости; такой истявшій остатокъ я нашель на земль, когда поъздъ остановился въ открытомъ полъ и мы съ ружьями предприняли небольшую охоту на степныхъ птицъ. Бълый человъкъ вторгся съ батареей желъзныхъ чудовищъ, плугъ варъзаль остававшееся съ незапамятныхъ временъ нетронутымъ доно матери-земли, съятель бросилъ зерно. И дикія преріи стали давать обильный урожай. Явилось благосостояніе и высокій уровень умственнаго и нравственнаго развитія. Право, я сомнъваюсь, чтобы въ исторіи земного шара можно было указать другой, подобный этому, моменть, когда бы въ столь короткое время такіе огромные пустыри превратились въ очагъ такой зажиточности и цивилизаціи.

Дъвственная почва ждала ласкъ плуга, улыбнулась ухаживателямъ обильнъйшими урожаями и щедро вознаградила труды земледъльца. Не одинъ приходилъ сюда голый, какъ турецкій святой. Часто онъ принужденъ былъ работать въ качествъ простого наемника у тъхъ, которые очутились въ степи съ кошелькомъ, набитымъ деньгами, и зарабатывать себъ капиталъ, необходимый для уплаты перваго срочнаго взноса за машины. Но по истечени какого-нибудь десятка лътъ онъ уже утопалъ въ достаткъ. Бъднякъ сколачивалъ себъ состояніе воздълываніемъ пшеницы, несмотря на то, что не эксплуатировалъ чужого труда и трудился исключительно въ потъ своего собственнаго лица! Реклама не замедлила извлечь выгоды изъ подобныхъ обстоятельствъ. Жельзная дорога, везущая насъ, имъетъ еще много земель для продажи, а старые поселенцы сочувственно встръ-

чають всякаго новоприбывшаго. Дело въ томъ, что каждый человъческій атомъ, поселяющійся здёсь, своимъ присутствіемъ увеличиваетъ цъну существующаго земельнаго имущества. Реклама подхватываетъ всякій успѣхъ и трубитъ о немъ по всему широкому свъту, побуждая переселенцевъ бросать родную хату и искать себъ счастья въ далекой чужбинъ. У меня въ рукахъ масса бумаги съ напечатанными на ней гимнами подобнаго рода, управленіе чествующей насъ жельзной дороги отличается въ этомъ отношеніи необыкновенной щедростью и велить разбрасывать на креслахъ все новые и новые свертки бумаги. Такимъ образомъ, я узнаю, что некто пришель сюда, десять леть тому назадь, съ тремя стами долгаровъ въ карманъ, а въ настоящее время его состояніе простирается до 20 тысячь. Другой разсказываеть, что шесть лътъ тому назадъ очутился на нивахъ Дакоты безъ единаго гроша въ карманъ, обладая лишь знаніемъ съдельнаго ремесла, которое и дало ему возможность закупать земли. Въ настоящее время онъ обладатель 420 акровъ земли, 12 лошадей, довольно значительного стада рогатаго скота и боле тысячи долларовъ ежегоднаго дохода съ земли. Еще кто-то другой прибыль сюда, одиннадцать льть тому назадь, съ десятью долларами, а въ настоящее время владъетъ двумя съ половиною тысячъ акровъ и ежегодно собираетъ по 16 тысячъ бущелей пшеницы. А вотъ еще и третій, который пришель сюда пішкомъ, привлеченный разными слухами, и въ теченіе перваго полугодія работаль въ качествъ наемника, а по истечени восьми лъть доработался до тысячи акровъ земли.

Ограничимся однако этими примърами. Разумъется, реклама выбрала изъ исторіи поселеній то, что считала наиболье выгоднымъ для своихъ цълей, и не обмолвилась ни однимъ словомъ о всъхъ неудачникахъ, съ которыми судьба обощлась, какъ мачиха; изъ числа же счастливцевъ, о которыхъ повъствуетъ празднословіе зашибателей деньги, мы, опять-таки, по всей в'їроятности привели если не самые красноръчивые, то ужъ во всякомъ случаъ одни изъ болье краснорычивыхъ примъровъ. Но не выбрасывайте чистаго зерна вмъстъ съ плевелами рекламы! Вышеизложенные случаи являются лишь преувеличениемъ общей и дъйствительно существующей тенденціи. И въ самомъ дель, развъ могь бы ктонибудь въ Старомъ Светь, въ течение несколькихъ латъ, на пшеничной нивъ изъ продетарія, дишеннаго капитала, сдълаться человъкомъ, утопающимъ въ благосостояния? Развъ тамъ имълъ бы кто-нибудь возможность превратить потъ лица своего и утомленіе своихъ собственныхъ мышцъ въ дві тысячи долларовъ ежегоднаго дохода? Объ этомъ не слыхать въ старой Европъ. Между тъмъ здъсь, въ области ръки Красной, это составляетъ общее правило. Не всякій дъластся богачемъ, но въдь никому не угрожаетъ и призракъ нищеты, если только на плечахъ у него голова не на-показъ, а руки не боятся труда. Нынъ такія времена уже проходятъ. Желъзнодорожныя линіи переръзали поръчье во всевозможныхъ направленіяхъ, въ землъ появился недостатокъ, даже свободныя земли, которыя еще не утратили своего дикаго, дъвственнаго покрова изъ бурьяна и сорной травы, пріобръли уже стоимость. Наступила эпоха спекулянтовъ, торгующихъ землей...

Семь часовъ вечера. Вътеченіе цёлыхъ пяти часовъ неизмѣнно разстилается передъ нами одинъ и тотъ же видъ—пшеничное жниво безъ конца, съ правильно разбросанными стогами пшеницы. Эта правильность создается жнеей. выбрасывающей изъ себя снопы на одинаковыхъ разстояніяхъ. А среди этого безграничнаго поля битвы, покрытаго трупами-снопами, я еще до сихъ поръ не замѣтилъ въ полѣ человѣка! Жителей прежней преріи я видѣлъ лишь на станціяхъ желѣзной дороги.

Что чувствуеть человъческое существо въ пшеничной степи? Я имъю въ виду не крупныхъ капиталистовъ, а обыкновеннаго фермера, соотвътствующаго по своему положению нашему крестьянину. Что онъ не обладаетъ душой европейца и при продажъ своего участка не станетъ горевать о томъ, что ему приходится покинуть деревенское кладбище, на которомъ покоятся его прадінь, и навсегда проститься съ журчаніемъ деревенскаго ручейка и съ сіяніемъ родного мѣсяца, --это очевидно. Мнѣ не прихопилось еще разговаривать съ земледъльцами, которымъ принаплежатъ эти безконечныя нивы, я даже не замфтилъ ни одного изъ нихъ въ полъ, но устройство фермы и вся ея обстановка бросають свёть на ихъ личную жизнь, на движенія ихъ души, на иден ихъ ума. Въ памяти у меня всплываютъ Отполоски съ полей и нивъ Конопницкой. Диссонансомъ звучатъ они въ этомъ пейзажѣ, отъ котораго я не могу оторвать глазъ. Ужъ навѣрно ни одна дъвушка изъ этихъ степей не будетъ жаловаться на то, что родители не хотятъ отдать ее изъ хаты. и ни одна мать не будеть напъвать надъ липовой колыбелькой о строй долт своему дитяти. Всякая вила-я не рушаюсь назвать эти прекрасные домики хатами!--имфетъ видъ какъ бы временного пристанища. Можеть быть, это обусловливается отсутствиемъ деревьемъ, да и отсутствіе заборовь поражаеть мой глазь; можеть быть, впрочемь, и то обстоятельство, что каждая ферма стоитъ одиноко, заставляетъ меня усматривать тамъ безчувственность по отношенію

къ землъ. Нътъ, я не опибаюсь! И рекламные листки говорятъ о томъ, что въ степи расположился рой человъческой саранчи, подвигающися по направлению къ мъстностямъ, гдъ особенно можно поживиться. Одинъ безъ всякаго сожальнія покинуль свою ферму въ Висконсинъ, узнавъ о плодородіи земель по ръкъ Красной; другой разстался съ роднымъ участкомъ земли въ Индіанъ. Однимъ словомъ, всегда и вездъ кто-нибудь что-то бросилъ, прельщенный слухами о томъ, какія «дёла» ждуть его здёсь. И пусть только разнесется въсть о чемъ-нибудь, еще болъе выгодномъ, эти люди навърно покинутъ свое теперешнее мъстопребываніе и, подобно кочевникамъ, потянутся далье, чтобы въ другомъ мъсть раскинуть свои шатры. Жажда наживы въблась въ существо земледѣльца. Мнѣ припоминаются чьи-то слова: «Мелкіе фермеры далекаго Запада--крестьяне, но въ нихъ вы не замътите ни одной изъ духовныхъ чертъ европейскаго крестьянина, кромъ его жадности. Они выходцы изъ отдаленныхъ странъ и оставили тамъ за собою всё свои привычки, предразсудки, обычаи, инертность, однимъ словомъ, все то, что въ Старомъ Свътъ препятствуеть развитію. Ихъ не обуреваеть, какъ европейскихъ крестьянъ, это чертовское стремленіе къ земль, опоэтизированное Мишле, Прудономъ и иными великими свътилами ординарной мъщанской демократіи. Въ преріяхъ далекаго Запада нътъ мъста для мечтательной сентиментальности. Они не воскрешаютъ въ памяти дътства, не на этой земль качалась колыбелька фермера, а самъ онъ не ходитъ по могиламъ своихъ дедовъ. Зденній фермеръ сдълался земледъльцемъ не для того, чтобы слиться въ одно пѣлое съ матерью-землей, а лишь для того, чтобы вырвать v нея богатство. Какъ только поля начинаютъ истощаться, онъ бросаетъ ихъ; если гдъ-нибудь открываются новыя дъвственныя земли, онъ спъшитъ туда. Земледълецъ порвалъ мистическую связь съ землей и ея плодами и отвоевалъ себъ гордую независимость кочевника».

На одной изъ станцій я увидёль цёлую толпу этихъ земледёльцевъ-кочевниковъ. Дёльныя физіономіи, смёлый и увёренный въ себё взглядъ, загорёлыя лица, интеллигентная голова на плечахъ, сгорбившихся подъ бременемъ трудя, однимъ словомъ, матеріалъ, изъ какого формируются существа, которыя, если выразиться по американски, самостоятельно устраиваютъ свою судьбу и готовы искать счастья повсюду, хотя бы за десятью горами и ста рёками. «Пусть цёлый адъ встанетъ намъ поперекъ дороги, мы пройдемъ черезъ него, чтобы добраться до дёвственной почвы запада», такъ говорили толпы, направлявніяся въ мёстности, по которымъ мы теперь проёзжаемъ...

Землед влецъ сбросилъ съ себя не одн в только привычки осъдлой жизни. Онъ пропитывается городскимъ духомъ — городскими вкусами и городскими понятіями. Пашетъ онъ плугомъ, на которомъ сидитъ, собираетъ урожай при помощи самовяжущей жнеи, паровая молотилка, снимаемая за изв'єстную плату поденно, вымолачиваетъ его сборы. Ужъ это одно вносить въ крестьянское поселеніе своеобразные духовные элементы. Вмісто того, чтобы хранить зерно у себя на фермъ, онъ ссыпаеть его въ элеваторы, одъвается въ платье, сшитое въ городъ, даже въ печкъ у себя сжигаетъ уголь, а на кухнѣ-нефть, привезенные изъ города; въ настоящее время онъ уже поговариваетъ о мелкихъ электрическихъ двигателяхъ, чтобы приводить въ движеніе станокъ для съченія соломы. На каждомъ шагу онъ зависить оть города! Онъ пересталъ быть созданіемъ, работающимъ на эти чуждыя ему по духу сборища домовъ и въ обмѣнъ за свои плоды получающимъ оттуда очень немногое. И разбросанность поселеній, лежащихъ одно вдали отъ другого, толкаетъ его по направленію къ городу. У насъ, гдѣ есть деревни, т. е. группы расположенныхъ другъ возлъ друга крестьянскихъ жилищъ, и не подозръвають, до какой степени благопріятствуеть такое скопленіе хать на небольшомъ пространствъ образованію самобытнаго деревенскаго духа, или, выражаясь правильнее-крестьянской культуры. Иное дёло тамъ, гдё ферма находится на разстояніи версты и болье отъ другой фермы, какъ это мы видимъ на этой безконечной нивъ. Весною, когда нивы зазеленъютъ на безпредъльномъ пространствъ, и лътомъ, когда пшеничная степь покроется золотистымъ блескомъ, - въ такое время года человѣку бываетъ весело на лонъ природы. Но зато какое запустъние распростираетъ свои крылья надъ прежней преріей, когда зима одбиеть равнину снъжнымъ саваномъ, и мятели начнутъ свободно разгуливать по этимъ безконечнымъ пустынямъ. У женщины не находится подъ рукою кумушки, да и хозяину трудно найти собесъдника. Ближайшій городокъ служить единственнымъ уб'йжищемъ. Тамъ происходять засъданія «фармазонскихь» союзовь, къ которымь въ большомъ числѣ принадлежать земледѣльцы, мѣстная Grange \*) имъетъ тамъ свою резиденцію, дъти посъщаютъ школу, клубы предоставляють молодежи свои залы для танцевъ. Крестьянскія семейстьа вмъстъ съ инвентаремъ переселяются въ это время года въ города, а крупныя именія отправляють свой скоть въ степи за двъсти англійскихъ миль. Городъ царитъ надъ деревней, хотя

<sup>\*)</sup> Союзъ фермеровъ.

земля все еще продолжаеть дѣлиться на мелкіе клочки, составляющіе частную собственность. Сдѣлайте еще одинъ шагъ и вообразите себѣ акціонерныя крестьянскія товарищества, извлекающія всѣ выгоды изъ централизаціи хозяйства, а потому зависящія отъ земли еще менѣе, нежели современный фермеръ. Что же тогда станется съ деревней? Земледѣлецъ пріобрѣтетъ тогда черты настоящаго кочевника, его лѣтнее жилище превратится въ шатеръ, и одинъ лишь городъ сохранитъ отпечатокъ осѣдлаго образа жизни.

Полночь. Мы пробхали болбе 400 англійскихъ миль отъ Миннеаполиса, въ томъ числѣ 200 миль, если не болбе, по пшеничной степи. Солнечный закатъ настигъ насъ на лонѣ безконечнаго жнивья, покрытаго правильными рядами сноповъ. Теперь мы отдыхаемъ на маленькой пограничной станціи, завтра переѣдемъ черезъ границу и поколесимъ нѣкоторое время по Канадѣ, а потомъ мы будемъ возвращаться по другой, параллельно первой идущей линіи, чтобы въ какомъ - то мѣстѣ повернуть подъ прямымъ угломъ.

Измученные вздой въ теченіе праваго дня, мы гурьбой отправляемся осматривать поселеніе. Городокъ спить, и лишь немногочисленныя пары молодежи возвращаются съ увеселеній. Вмбсто улицы — деревянный тротуаръ, который тянется рядомъ съ жельзной дорогой. Вдоль этихъ мостковъ расположены одноэтажные домики на значительномъ разстояніи другъ отъ друга. Ближе къ станціи—нѣсколько бараковъ другъ возлѣ друга; это магазины. На улицѣ сорныя травы растутъ до пояса и стоятъ лужи воды.

### 28 августа, на желевной дороге.

Мы возвращаемся. Далекій сѣверъ сдѣлалъ свое дѣло: вмѣсто поля битвы, усѣяннаго снопами,—безконечное желтовато-золотистое море, волнующееся подобно поверхности воды, всякій разъ, какъ проносится болѣе сильное дуновеніе вѣтра. Среди желтаго ковра выступаютъ бѣлые изящные домики и грязныя кирпичныя массы строеній, а еще чаще сѣрые домики безъ оконъ и безъ дверей, имѣющіе загадочное назначеніе.

Желтыя нивы исчезли. Мы подъёзжаемъ къ станціи Гамильтонъ. Четыре элеватора, нёсколько магазиновъ, пара красныхъ молотилокъ, сверкающихъ въ лучахъ солнца, множество самовяжущихъ жней на травё. Еще минута — и мы опять двигаемся среди золотистыхъ полей созрёвшаго хлёба. Земля ждетъ, чтобы гигантскія бритвы освободили ее отъ растительности. Иногда мы замёчаемъ эти орудія въ полё: это жнеи - вязальщицы. Еще чаще

встрѣчаются онѣ на станціяхъ возлѣ желѣзной дороги, только что, повидимому, привезенныя, обыкновенно въ компаніи съ парой локомобилей. Желѣзнодорожныя станціи имѣютъ видъ какъ бы арсеналовъ и постовъ огромной арміи: возвышаются странной формы элеваторы, подъ открытымъ небомъ стоятъ склады земледѣльческихъ орудій, агенты торгующихъ хлѣбомъ фирмъ имѣютъ обыкновенно здѣсь свои конторы. Миннеаполисъ служитъ главнымъ оплотомъ, а эти станціи — укрѣпленными пунктами земледѣльческой дѣятельности. «Мучной городъ» ежегодно продаетъ на 70 милліоновъ рублей земледѣльческихъ машинъ.

Никогла книжка не можетъ замънить живни. Объ американской хльбной конкурренціи я имьль нькоторое теоретическое понятіе. Но всякій разъ, когда мысль моя занималась этимъ вопросомъ, заморская конкурренція представлялась мнф, какъ безтфлесное сборище огромныхъ чиселъ, переносящихся съ запада на востокъ, скрытыхъ въ элеваторахъ, переплывающихъ Атлантическій Океанъ, но только въ видѣ сухихъ чиселъ, безкровныхъ, безжизненныхъ. Вчерашній и сегодняшній день нарядиль этотъ статистическій скелеть въживые образы. Теперь, когда ужъ цълыя сутки вижу передъ собою пшеничныя поля или побоище сноповъ, а вдоль желъзнодорожнаго полотна-ряды элеваторовъ, напоминающихъ собою чудовищной величины кольнопреклоненныхъ монаховъ въ темныхъ одеждахъ, когда около возникшихъ подъ вліяніемъ общественнаго разділенія труда амбаровъ усматриваю по десяти и боле зеленыхъ возовъ, а кроме того вижу громадныя молотилки, -- теперь только заморская конкурренція кажется моему воображенію живымъ существомъ. Сухія статистическія данныя стерлись, каждая цифра растеть, перемъщается въ пространствъ, мъняетъ видъ, принимаетъ реальный образъ, обращаясь то въ безпредфльныя нивы, то въ сотни элеваторовъ, то въ движущіеся побада. Чувственныя впечатленія, производимыя видомъ желтаго ковра и поддерживаемыя силуэтами элеваторовъ и сторожевыми постами машинъ, настоятельно требуютъ дополнительнаго очерка. Гдб-же чародей, который обратиль преріи въ хлёбный океанъ, вспахалъ поле, имеющее въ длину 300 англ. миль и густо засъянное пщеницей, и совершиль перевороть въ старинномъ способъ веденія хозяйства? О немъ ничего неизвъстно, не слышно. Безпрерывно тянется дъло его рукъ - великое дъло, но его самого не видно. Могущество человъческой руки празднуеть въ земледъліи новую эру. При незначительномъ усиліи собираются жатвы, изъ-за которыхъ въ нашей части світа въ десять разъ большее количество человфческихъ рукъ должно вступать въ бой съ природой, и обрабатываются такія пространства, на какихъ у насъ живетъ и работаетъ гораздо бол ве многочисленная толпа.

Мы остановились на болбе долгое время на станціи Сентъ-Томасъ. Ужъ издали, словно передовой караульный постъ, привътствоваль насъ рядъ элеваторовъ. По другую сторону желъзнодорожнаго пути, среди густой травы, виднъются двъ паровыхъ молотилки, неизмённо окрашенныхъ въ ярко-красный цвётъ. Сомнъваюсь, чтобы население городка превышало двъсти человъкъ, Всякая мелочь свидътельствуеть о томъ, что онъ представляетъ сторожевой постъ хабоной торговаи и ничего болбе. Среди жалкихъ шалашей, въ деревянной дырѣ, помѣщается банкъ. Видвъются безчисленные ряды желтыхъ жней и зеленыхъ повозокъ. Пользуясь темъ, что поездъ остановился на более долгое время, мы отправляемся многочисленной компаніей къ одному изъ элеваторовъ. Но можно ли разсмотръть многое въ теченіе пяти, можеть быть, десяти минутъ? Выношу лишь пару отрывочныхъ впечатлъній. Представимъ себъ нагроможденныя другъ на друга строенія; съ крыши одного поднимается другое, такой же длины, но менте широкое — словно обрубленная съ боковъ голова на плотномъ туловищъ. Причудливая архитектура находится въ полной гармоніи съ устройствомъ внутреннихъ органовъ. Возъ въбажаетъ въ зданіе, хліботь сбрасывается въ подваль, тамъ подхватываютъ его лопаты, укръпленныя на подъемной машинъ, и поднимаютъ на вершину зданія. Благодаря движенію воздуха, пыль по пути отбрасывается и собирается на вершинъ элеватора, а чистый хлъбъ, когда подъемная машина подъ сводомъ крыши поворачиваетъ внизъ, падаетъ въ трубы, а затъмъ въ огромные ящики-желудки. Эти ящики наполняють остовь элеватора и изънихъ зерно направляется прямо уже въ вагоны. Паровой двигатель приводитъ въ движение весь этотъ механизмъ. Американецъ хозяйничаетъ здёсь по-американски, т. е. заботится не о блеске, а о наживе. Полу-ступеньки, полу-лъстницы трясутся подо мною, когда взбираюсь въ «голову» элеватора, онъ такъ узки, что хватаютъ только для одного человъка и снабжены ненадежными перилами съ одной стороны и быстро двигающимся передаточнымъ ремнемъ съ другой. Такъ темно, что ничего не видно. Изъ любезности, управленіе приказало челов'йку съ фонаремъ осв'йщать намъ этотъ отчаянный путь на верхъ строенія.

На станціи Минто насъ ожидаль сюрпризъ. Собрались окрестные фермеры, чтобы торжественно привътствовать чужеземцевь, посътителей дакотскихъ полей. Здоровыя, плотныя фигуры въ огром-

ныхъ черныхъ шляпахъ, какія, нфсколько лфтъ тому назадъ, были у насъ внышними знаками того, что въ мозгахъ подъними скрываются радикальныя идеи. Въ собравшейся толов я разглядыть около десятка земляковъ. Ни малфишаго слъда той несамоувъренности и покорной пришибленности, къ которымъ я привыкъ на пескахъ береговъ Вислы. На богатыхъ нивахъ Дакоты все имъетъ иной видъ. Выраженіе лица гордое-не приступайся; движенія самоувъренныя, можетъ быть, болье самоувъренныя, чемъ у стариннаго сельскаго шляхтича-сермяжника, который горланилъ на сеймь, что всякій шляхтичь равень воеводь, а въ то же время покорно кланялся въ ноги ясновельможнымъ панамъ и получалъ удары плетью на ковръ. Одежда будничная, рабочая, но не грязная; на головахъ такія же шляпы, какъ у остальныхъ земледільцевъ. На рукахъ одного изъ нихъ двухлътній ребенокъ въ розовомъ платьицъ, пышетъ здоровьемъ, какъ у насъ господское дитя. Я съ любопытствомъ смотрю на ребенка, который на прощаніе подаетъ ручку и, хотя отецъ шепчетъ ему на ушко польское «до свиданія», бросаеть намъ американское good bye, прощайте. Въ общемъ, здѣшнія степи оказываются благопріятными для нашихъ переселенцевъ. Даже подъ знойнымъ небомъ Техаса молодое поколініе, какъ дубки, выростаетъ здоровое и интеллигентное. Глядя на гордаго парня, трудно представить себь, что робкій мазурскій подростокъ приходится ему двоюроднымъ братомъ.

Пріемъ длится недолго. Поѣздъ трогается при звукахъ народнаго марша. Мы направляемся въ Грандъ-Форксъ, гдѣ проводимъ остальную часть дня. Городокъ этотъ едва ли имѣетъ
7.000 жителей, но, находясь среди земель рѣки Красной, является
весьма важнымъ торговымъ пунктомъ. Однѣхъ досокъ ежегодно
доставляется окрестнымъ фермерамъ около 15 милліоновъ квадр.
футовъ. Двадцать лѣтъ тому назадъ, тамъ была еще полная пустыня. Нынѣ же въ городѣ имѣется четыре банка, выходятъ двѣ
ежедневныхъ газеты, есть университетъ и пятиэтажныя гостинницы съ паровыми подъемными машинами; газъ, водопроводъ и
электрическое освъщеніе, телефонъ, соединяющій до ста пунктовъ.
Обо всемъ этомъ мы узнаемъ изъ огромныхъ листовъ, кажется,
спеціально для насъ отпечатанныхъ и воспѣвающихъ чудеса той
богатой мѣстности, къ которой мы подъѣзжаемъ.

28 августа, Grand-Forks.

Мы ъдемъ по городу въ маленькихъ кабріолетахъ. Вездъ немощеныя улицы—другихъ, по крайней мъръ, не вижу. Вдоль нихъ деревянные мостки, которые проложены высоко надъ уровнемъ улицы, иногда высятся они на 2—3 фута, а на перекресткахъ еще выше. Горе прохожему, который во мракѣ ночи шагнетъ съ мостковъ! Даже на главнѣйшихъ улицахъ, гдѣ стоятъ двухъэтажные дома, большею частью деревянные, на срединѣ находится болото, не смотря на хорошую погоду; боковые же и второстепенные переулки густо поросли травою. Желѣзная дорога прорѣзываетъ городъ. Рельсы пересѣкаютъ главнѣйшую, т. е. самую оживленную улицу. Единственнымъ предостереженіемъ для прохожихъ служитъ написанное на таблицахъ look out (гляди!), такъ какъ не имѣется ни шлагбаумовъ, ни сторожей, которые оберегали бы проходящую толпу. Думай всякій о себѣ!

Грандъ-Форксъ построенъ по образцу всѣхъ американскихъ городовъ. Торговый кварталъ состоитъ изъ тѣсныхъ рядовъ кирпичныхъ строеній, за ними разбросаны виллы и домики, по большей части деревянные. Имѣется уже плутократическая улица, которая отличается отъ прочихъ своей тишиной, изобиліемъ деревьевъ и свѣжестью зеленой травы.

Выззжаемъ въ поле. Дорога напоминаетъ нашъ проселокъ. Никакого следа шоссе, ихъ почти не встречается въ Соединенныхъ Штатахъ, гдф извъстны только или жельзнодорожный путь, или обыкновенная дорога, но гдф не терпится наше шоссе, какъ мало производительная затрата. На дорогъ, пересъкающей подъ прямымъ угломъ ту, по которой мы бдемъ, фыркаетъ паровая машина и трудится надъ утаптываніемъ пути. Въ пол'є работаютъ жнеи-вязальщицы. Куда не глянетъ глазъ-вездъ лежатъ снопы пшеницы, а въ иныхъ мъстахъ-стоги обмолоченной соломы. Фермеръ, сопровождающій насъ, говоритъ, что сегодня, утромъ, не было еще ни одного стога, а теперь только около полудня. Показалась паровая молотилка, въ часъ или два управилась со сборами фермы, потомъ удалилась на другую, на третью. Вотъ какъ хозяйничаетъ заморскій крестьянинъ! Разумбется, нбтъ у него средствъ для того, чтобы купить дорогую машину. На помощь ему приходятъ спеціальные предприниматели, которые молотятъ хльсь за опредъленную плату съ бущеля. Часа два пребыванія молотилки на фермъ-и кончена молотьба, которая отнимаетъ массу времени у нашего хозяина. Иногда земледфльцы-сосфди покупаютъ молотилку сообща, собираются всё у одного, вымолачивають зерно, потомъ вдуть къ следующему, пока не объедуть всехъ.

Дорога, по которой мы вдемъ, ведетъ къ больпюму зданію, довольно небрежно огороженному. На забор'в разм'єстились саженныя рекламы, написанныя аршинными буквами, о порошк'в для печенья, касторовомъ маслів и другихъ спеціяхъ. Зданіе стоитъ

одиноко въ полъ, быть можетъ, на разстояніи нашей мили отъ ближайшаго человъческаго жилья. А между темъ зданіе это является очагомъ знанія для штата Съверной Дакоты. Это мъстный университетъ! Ректоръ-ужъ я, право, не знаю, какъ величать руководителя этого свъже-испеченнаго университета, которому всего лишь нъсколько лъть отъ роду, ректоръ привътствуетъ насъ на крыльць короткой рычью, въ основы которой звучить обыщаніе: «повремените немного и вы увидите, чъмъ станетъ нашъ университеть!» и послъ такого пріема приглашаеть насъ войти и водить по всему зданію. Зданіе двухъэтажное, деревянное, очень скромныхъ размъровь для университета. Въ каждой мелочи сказывается не тотъ духъ, какой мы привыкли видёть въ стенахъ старинныхъ университетовъ нашей Европы. Даже сидънія въ аудиторіяхъ гласять о томъ, что мы находимся въ странъ, сокрушающей всякую рутину. А библіотека? Для университета она весьма жалкая. За то она включаеть въ себя всъ отборныя произведенія обще-философскаго содержанія, какія только появились въ наукт въ последнія десятилетія. Ни малейшихъ следовъ педантической эрудиція, антиковъ совствить не видно, историческихъ сочиненій очень немного. Библіотека имфетъ такой видъ, какъ будто бы ее устраиваль воинствующій позитивисть—Гекель, Гексли или Летурно.

На дверяхъ надписи: «Для дамъ!» Секретарь заведенія объясняеть. что это мъста отдыха студентокъ, которыя въ общемъ числь двухсоть слушателей составляють почти половину. Между профессорами равнымъ образомъ есть лица прекраснаго пола. Одна женщина читаетъ англійскую литературу, другая-ассистентка при канедрѣ химіи. Слушательницы обязываются дѣлать физическія упражненія, которыми, разум'вется, руководить женщина. Управление университета объявило неумолимую войну противъ корсетовъ, ношение которыхъ запрещено. Въ началъ учебнаго года каждая девушка подвергается осмотру врача; кроме общихъ упражненій, онъ предписываетъ слушательницамъ еще спеціальныя, чтобы укръпить ихъ слабые органы и мускулы. При университетъ устроено нъчто вродъ интерната. Пока тамъ живутъ однъ лишь студентки. Еженедъльная плата за помъщение вмъстъ съ отопленіемъ доходитъ до 75 центовъ! За тѣ же деньги барышня имбеть еще право пользоваться... ужъ я, право, не знаю, не приметъ ли это за шутку съ моей стороны какая-нибудь кандидатка въ университетъ изъ Варшавы. Но если румянецъ стыда выступить на лицъ моей соотечественницы при мысли о занятіяхъ ея заморской сестры, то пусть вина за это падетъ на американскую дъйствительность, которая, впрочемъ, мит очень нравится! Дъло въ томъ, что студентка въ Съверной Дакотъ до такой степени лишена чувства собственнаго достоинства, что сама стираеть бълье въ университетской прачечной!.. Вотъ и еще одна мелочь, ясно свидътельствующая о практическомъ смыслт американца. Въ педагогическомъ кругу мы находимъ «матрону», женщину старшаго возраста, къ которой, въ случат надобности, могуть обращаться за совътомъ дъвушки, оторванныя отъ семьи. Питомцы этого заведенія, въ большинств случаевъ, дъти мъстныхъ фермеровъ, т. е. крестьянъ, и многіе изъ нихъ по окончаніи курса будутъ работать на нивъ. Всъ пользуются объдомъ изъ университетской кухни, но не по принужденію, а просто потому, что дешевле и лучше не достать въ городъ. Лекціи читаются безплатно. Университетская организація образуетъ въ то же время и одинъ изъ отрядовъ народнаго ополченія.

Мы направляемся далье. Я оглядываюсь, не увижу ли гдынибудь здышней студентки, которой не позволяется носить корсеть и которая собственными руками стираеть былье. Напрасно. Теперь вакаціонное время и слушательницы, можеть быть, какъ разь въ эту минуту доять коровъ на фермы.

Въ отелѣ мы пообѣдали, при чемъ, разумѣется, дѣло не обошлось безъ рѣчей касавшихся блестящаго будущаго этого города. Устройство этого отеля то же, что и всѣхъ прочихъ, какіе мы до сихъ поръ видѣли. Зданіе пятиэтажное, вмѣсто лѣстницы—подъемная машина, къ услугамъ гостей телефонъ и огромная столовая. Въ Грандъ-Форксѣ имѣется еще и другое такое заведеніе, а можетъ быть, даже и третье. Городокъ этотъ, хотя и насчитывающій не болѣе семи тысячъ жителей, имѣетъ однако отели, которые могли бы служить украшеніемъ Варшавы! Это обстоятельство свидѣтельствуетъ о подвижности американца, который вообще не любитъ засиживаться на одномъ мѣстѣ и смѣется надъ мудростью пословицы, гласящей о томъ, что даже камень поростаетъ, оставаясь на одномъ и томъ же мѣстѣ.

Мы прогуливаемся по городу. По дорогъ мы завернули въ «оперу». Зданіе одноэтажное и имъетъ довольно привлекательный видъ снаружи. Мы входимъ туда. Внизу кресла и двъ ложи, наверху же одни только кресла. Стало быть полное отсутствіе ложъ, этого внъшняго выраженія семейной солидарности. Залъ небольшихъ размъровъ и разсчитанъ, повидимому, человъкъ на триста. На удобства для публики обращено большое вниманіе. Варшава могла бы многому научиться въ американской пустынъ. Одинърядъ креселъ поднимается на пълый футъ выше другого ряда,

внизу подъ сидѣньями имѣются пружины для шляпъ, а на спинкѣ находящагося предо мною кресла — приспособление для хранения палки или дамской накидки. Корридоры и всѣ проходы между креслами выстланы коврами.

Мы вошли безъ всякаго спроса въ пустую залу, зажгли электрическій свътъ и расположились въ креслахъ. Одинъ изъ нашихъ товарищей, французскій журналистъ, садится за піанино и начинаетъ играть марсельезу. Всъ мы поемъ. За нами вваливается толпа зъвакъ, окружаетъ японца и буквально щиплетъ его. Добродушный представитель желтой расы только улыбается, радуясь такимъ оваціямъ. Никто не заступаетъ намъ дороги и не выгоняетъ непрошенныхъ гостей.

Вечеромъ насъ принимаютъ въ гражданскомъ клубъ, который пом'вщается на третьемъ этаж в одного изъ отелей. Само собою разумъется, мы въвзжаемъ туда на подъемной машинъ. Въ первой же комнатъ я замъчаю знакомыя мнъ лица нашихъ евреевъ. Они не желають входить въ залу, ибо, не зная ничего о готовящемся торжествъ, явились въ будничной одеждъ (потомъ я видъль ихъ въ салонахъ, такъ какь предсъдатель клуба заставиль ихъ всетаки принять участіе въ торжестві). Одинъ изъ нихъ родомъ изъ Львова, другой-изъ Бродовъ, оба они сидятъ на земль и занимаются ея обработкой. Я узнаю, что евреи въ большомъ числѣ заняты фермерствомъ въ штатѣ Сѣверной Дакоты: въ области Дьявольскаго озера ихъ насчитываютъ человѣкъ сорокъ, въ другомъ уголкъ-до пятидесяти, еще въ какомъ-то мъстъ---нъсколько десятковъ. Нъкоторые уже въ течение двадцати льть заняты земледыйемь. Поселенцы-евреи чувствують себя здысь хорощо; одинъ изъ нихъ показывалъ мнъ бумаги, свидътельствовавшія о кредить, какимъ онъ пользуется въ банкь. Дъти ихъ посъщають общественныя школы. Самый пожилой изъ встрътившихся ми здъсь евреевъ, въ обычномъ одъяни еврея-ремесленника, имъть такую смътую наружность, что скоръе напоминаль добродушнаго земледфльца-хуторянина, сидящаго на нъсколькихъ десяткахъ десятинъ въ Мазуріи, нежели нашего типичнаго еврея. Земля на лицо каждаго, кто полюбилъ ее, кладетъ отпечатокъ искренности и простоты. Мой товарищъ, инженеръ Рыцерскій, пришель въ такое восхищение отъ нашего фермера ветхозавътнаго въроисповъданія, что просиль у него фотографической карточки, которую объщаль помъстить въ варшавскихъ изданіяхъ. А между тымъ, во Львовы этотъ еврей былъ факторомъ, лакейскипокорнымъ и способнымъ, пожалуй, ко всякаго рода услугамъ!

Евреи разсказывають мив о полякахъ. Наши соотечественники

расположились въ окрестностяхъ городка Минто, въ числъ пятисотъ съ небольшимъ поселенцевъ. Въ штатъ они принадлежатъ къ самымъ зажиточнымъ, ибо работаютъ, прибавляетъ фермеръеврей, не такъ, какъ туземцы. Землед влецъ американецъ кончаетъ обыкновенно работу въ  $5^{1/2}$  часовъ пополудни, между тѣмъ какъ полякъ продолжаетъ работать до заката солнца. Поля его лучше воздъланы, ибо онъ влагаетъ въ нихъ больше своего поту и крови и не такъ скоро бросаеть насиженный участокъ въ томъ случав. если гдф-нибудь возникають виды на лучшій заработокъ. Вообще, если бы не европейскій крестьянинъ, выносливый и довольствующійся малымъ. Дакота не была бы въ настоящее время Дакотой. Раньше, въ первое время земледѣльческой горячки, расположилисьбыло здёсь крупныя земледёльческія хозяйства, Bonanza farms. Но лишь только цёны на пшеницу упали, большинство крупныхъ капиталистовъ бросили землю. За обработку земли, раздёленной на небольшія фермы, принялись німцы и норвежцы. Трудолюбіе ихъ, выработавшееся подъ игомъ европейскихъ общественныхъ отношеній, было вознаграждено съ избыткомъ: оно увънчалось полнымъ достаткомъ.

Невозможно не замѣтить однообразія, тяготьющаго надъ городской жизнью въ Америкћ. Какъ въ Чикаго, такъ и въ Грандъ-Форксъ я замъчаю совершенно одинаковое платье и одинаковаго фасона шляпы; но сходство замівчается не только въ этомъ: устройство домовъ, форма газетъ, манеры жителей повсюду одни и тѣ же. Въ «Старомъ Светъ» между человъкомъ изъ большаго города и жителемъ какого-нибудь провинціальнаго захолустья существуетъ разница въ манеръ держать себя, сразу бросающаяся въ глаза. Приходскій духъ сказывается въ каждомъ движеніи. Пожалуй, что и въ Америкъ въ этомъ отношении существуетъ такое же различе, только я что-то не замъчаю его. Подъ шляпою же одинаковаго фасона и въ домикћ неизмънно одного и того же устройства скрываются одинаковые вкусы и понятія. Самый ничтожный городишко имъетъ здъсь еще такую массу сношеній съ ветшимъ міромъ и въ своихъ стънахъ видитъ еще такое множество гостей, прибывающихъ издалека, что съ жителей его легко стираются черты обособленности, а сами они пріобрітають увітренность въ себі при сношеніяхь сь чужеземцами. Разві житель какого-нибудь уізднаго городишки у насъ держаль бы себя такъ просто, какъ обыватель Грандъ-Форкса, если бы очутился съ глазу на глазъ съ обществомъ гостей-чужеземцевъ?..

Въ особенности поражаетъ меня здёсь отсутствіе интеллектуальныхъ различій. Во время прогудки за городомъ я сталкивался

съ мѣстнымъ элементомъ, потомъ я слушалъ заобѣденныя рѣчи, провелъ часа два вечеромъ въ клубѣ, всѣ залы котораго были биткомъ набиты, бесѣдовалъ съ старшимъ поколѣніемъ и съ молодыми американками, и всегда меня удивляла непоколебимая увѣренность въ себѣ.

### 28 августа, въ вагонъ желъзной дороги.

Побздъ мчитъ насъ перпендикулярно къ теченію ріки Красной. Насъ везутъ въ имъне Лариморъ, которое считается однимъ изъ болье крупныхъ, хотя и не самымъ крупнымъ въ этой мъстности. Оно, подобно всемъ крупнымъ земельнымъ имуществамъ въ Соединенныхъ Штатахъ, принадлежитъ акціонерному обществу: Elk Valley farm С-о. Такая форма въ значительной мъръ способствуетъ развитію земледъльческой техники и придаетъ необыкновенную эластичность какъ разнымъ земледфльческимъ предпріятіямъ, такъ и предпріятіямъ скотоводства. Акціонерный капиталъ смъло идетъ на такое предпріятіе, отъ котораго навърно отшатнулся бы индивидуальный капиталь, такъ какъ при значительномъ числъ участниковъ каждый изъ нихъ рискуетъ лишь малой долей своего имущества и всегда можетъ отказаться отъ дальнъйшаго участія, если діло не оплачивается. Обыкновенно образують акціонерное общество юркіе городскіе капиталисты, которые привыкли смёло глядёть въ глаза банкротству и никогда не отказываются испробовать новые пути, лишь бы они объщали богатые барыши. Лариморскую ферму основали спекулянты изъ С.-Луи въ 1881 году и передали управление его въ руки опытнаго агронома и вижстъ съ тъмъ оборотливаго дъльца господина Ларимора (Larimore). Это имъніе занимаетъ шестнадцать тысячъ акровъ земли, при чемъ десять тысячь изъ нихъ засъяны пшеницей. Урожай прошлаго года состояль изъ 175 тысячь бушелей пшеницы, 40 тысячь бушелей овса и 10 тысячъ бушелей ячменя. Инвентарь состоитъ изъ двухсотъ муловъ-другого скота не имвется. Двлецъ внесъ въ земледёліе обычную для него отчетность и смотрить на землю, какъ на своего рода фабрику. «Крупныя фермы Дакоты-исповъдуется одинъ изъ предпринимателей, хозяйничающій на сконцентрированномъ пшеничномъ полъ, обнимающемъ полторы тысячи десятинъ-ведутся въ строгомъ согласіи съ правилами business'a. Все тамъ систематически устроено. Мы прекрасно знаемъ, что стоитъ каждая мелочь и во что она обходится собственнику. Съ фермы мы получаемъ ежедневные отчеты о томъ, что достигнуто въ теченіе всего дня и что сдівлали отдівльный рабочій, лошадь или машина. Мы одъниваемъ изнашиваніе машины по отношенію къ ея дѣятельности, присоединяемъ сюда затраты на ея ремонтъ и превосходно знаемъ ея жизнь. На напихъ фермахъ имѣются бухгалтеры, управляющіе и другія должностныя лица. Мы превосходно знаемъ, во что обходится намъ одинъ акръ поля, другими словами его обработка, а также и барыши, какіе мы съ него получаемъ. Мы можемъ высчитать проценты съ капитала съ точностью до одного цента». Но когда такая строгая отчетность обнаруживаетъ, что земледѣльческій гешефтъ не приноситъ должныхъ барышей, тогда акціонерный капиталъ бросаетъ безъ всякаго сожалѣнія землю, стягиваетъ при содѣйствіи рекламы выходцевъ изъ крестьянской Европы и распредѣляетъ между ними землю, дробя ее на мелкіе участки.

## 29 августа, станція Larimore.

Шесть часовъ утра. Одна часть нашего общества отправилась на охоту, другая—спить еще. Что касается меня, то я отправляюсь въ городокъ съ цълью развидать о немъ что-нибудь. Я решиль осмотреть городокь, въ которомь, не знаю, можно ли насчитать нъсколько сотъ жителей. Со станціи я прямо попадаю въ одинъ изъ боковыхъ переулковъ. Съ некоторымъ затрудненіемъ я рышаюсь дать ему такое названіе, пожалуй, лучше было бы назвать его просто мостками. Ибо повсюду кругомъ пышно разрослись всякія травы и въ некоторыхъ местахъ достигаютъ даже до пояса. Деревянные мостки служать единственнымъ доказательствомъ того, что мы имбемъ дело съ улицей; если бы ихъ не было, можно было бы подумать, что это поле. Эти мостки приводять насъ къ другимъ мосткамъ, котогые тянутся перпендикулярно къ первымъ. Картина та же. Наконедъ, пройдя еще одинъ перекрестокъ, я выхожу на болъе видную улицу: здъсь меньше бурьяну и тянутся даже два ряда мостковъ. На этой улицъ сразу бросаются въ глаза два красивыхъ, деревянныхъ, одноэтажныхъ зданія. Это муниципалитеть и школа. Последняя окружена пустынной площадью, на которой то въ одномъ, то въ другомъ мъств торчать затычки съ молодыми деревцами. Вообще деревьевъ, за исключеніемъ только-что упомянутыхъ, не видно ни въ городѣ, ви въ его окрестностяхъ. Въ конце-концовъ я очутился на главной улиць, широкой, какъ и повсюду на американской земль. Одна хата ютится возла другой. Однимъ словомъ, мы имаемъ дело съ нарождающимся городомъ. Въ травъ стоятъ элеваторы, изъ-подъ бурьяна выглядываютъ жнеи-вязальщицы. Американецъ не особенно бережно относится къ своимъ орудіямъ: не прячеть ихъ въ сарай, а оставляетъ на солнов и дождв.

Десять часовъ утра. Одна телъга за другою везетъ насъ на лариморскую ферму. Вмъстъ съ ближайшимъ городкомъ и станціей она получила названіе отъ своего директора. Сопровождающій меня членъ принимающаго насъ комитета живо жестикулируетъ и старается вызвать во мнъ удивленіе передъ близкимъ его сердцу захолустьемъ: пахарь на лариморскомъ полъ прямой линіи, и въ теченіе одного дня отваливаетъ только двъ борозды, туда и обратно.

Мы пробажаемъ какъ разъ мимо имфнія. Руководители этой поъздки нашли совершенно излишнимъ показывать намъ его устройство. Да и въ самомъ деле, что можетъ представить тамъ для васъ интересъ, говоритъ мнѣ мой проводникъ. А между тѣмъ, не одинъ изъ насъ нашелъ бы тамъ, пожалуй, много интересныхъ вещей. Поэтому я пытаюсь хоть издали разсмотреть это странное поместье, расположившееся на 40 т. акрахъ земли. Ферма напоминаетъ городокъ; крыши ея, залитыя солнечными лучами, резко выделяются своимъ краснымъ цветомъ. Вилла директора расположена несколько въ сторонъ въ недавно еще засаженномъ паркъ. Видны два двуэтажныхъ дома. Три огромныхъ колодезныхъ въера слегка поворачиваются въ воздухъ и накачиваютъ воду. Множество длинныхъ зданій грязно-кирпичнаго цвета - это конюшни для муловъ и для пары упряжныхъ лошадей. Тутъ же видны и другія, также длинныя строенія — это летніе бараки для рабочихъ, которые прібажають сюда на время полевыхь работь изь городовь, находящихся на разстояніи тысячи версть отсюда, остаются здёсь до окончанія земледівльческих работь и къ концу літа возвращаются на городскую мостовую. Но на этой огромной фермъ не видно амбаровъ, не заметно также ни одного овина. Строенія, считающіяся у насъ необходимыми, совершенно неизв'єстны лариморскому имѣнію!

Подъ колодезными въерами, на высокихъ подмосткахъ стоятъ огромныя круглыя кадки, какія можно видъть у насъ на пивоваренныхъ заводахъ, а тутъ же на землъ длинныя корыта, черезъ края которыхъ льется вода. Нътъ возможности удержать вътеръ въ работъ! Среди густой сорной травы краснъетъ одна, другая, третья паровая молотилка; около одной изъ нихъ возятся люди. На протяженіи, какое только можно охватить глазами, стоятъ пълыми рядами плуги, такіе, которые обыкновенно сразу проводять двъ борозды. Картина эта производитъ на насъ своеобразное впечатлъніе. Трудно передать это впечатльніе: выходитъ такъ, какъ

будто мы стоимъ передъ чѣмъ-то намъ чуждымъ и непонятнымъ, передъ чѣмъ-то такимъ, что надо еще усвоить и переварить.

Мы миновали ферму и опять очутились въ чистомъ полъ, среди тянущагося безъ конца жнивья. Только на далекомъ горизонтъ медленно движется (на первый взглядъ, кажется, что стоитъ неподвижно) полоса черныхъ пятенъ, почти сливающихся одно съ другимъ. Это батарея жней-вязальщицъ, ожидающая лишь нашего прибытія, чтобы въ какой-нибудь часъ времени убрать поле, раскинувшееся на нѣсколькихъ десяткахъ десятинъ.

Мы на желанномъ мъстъ. Общирная пшеничная нива волнуется нередъ нами. Вдоль ея краевъ одна за другою движутся жнеивязальщицы; каждая изъ нихъ запряжена тройкою муловъ. Возница важно сидитъ на стулъ вверху. Служащіе въ имъніи и члены принимающаго насъ комитета дають намъ необходимыя разъясненія. Ровно сорокъ пять автоматовъ срѣзають поднимающуюся передъ нами пшеничную ствну, и въ полв работаютъ больше полуторы сотии мужчинъ, либо въ качествъ возницъ, либо въ качествъ простыхъ пъхотинцевъ, которые должны возиться со снопами и исполнять другія работы. Такая многочисленная батарея жней выставлена исключительно лишь по случаю нашего прибытія. При обычномъ же ходъ работы эта батарея состоитъ изъ двухъ меньшихъ партій, по десяти, самое большее по пятнадцати машинъ каждая, главнымъ образомъ, для того, чтобы въ случай временной порчи одной изъ машинъ остальнымъ не приходилось стоятъ въ бездъйствіи, пока поврежденный автомать не будеть удалень изъ строя. Между пехотинцами то и дело летаютъ верхомъ на лошадяхъ нъсколько офицеровъ земледъльческой арміи — это механики съ инструментами. Лишь только одинъ изъ тарановъ, ударяющихъ въ сплошную ствну пшеницы, потребуетъ починки, его тотчась же удаляють изъ строя и механикъ спъшить къ нему на помощь. А вотъ два воза. На каждомъ изъ нихъ бочка съ водою для освёженія работающихъ, и множество огромныхъ мотковъ толстой бичевки, которые вставляются въ жнею и служать для связыванія сноповъ.

Котда стоишь близко, на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ отъ дѣйствующей батареи, получается странное, совсѣмъ необычное впечатлѣніе. Тѣ жнеи, которыя находятся прямо передъ моими глазами, я различаю превосходно. Дальше, какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ направленіи, перспектива уменьшаетъ размѣры автоматовъ и слживаетъ промежутки между ними. Еще далѣе свободные промежутки окончательно исчезаютъ и мы видимъ уже только непрерывный и спаршной поясъ, все болѣе и болѣе уменьшаю-

10 g

щійся въ своей толщинъ. Однъ только бълыя и красныя полоски. переплетаясь систематически, даютъ возможность различить, гдъ кончается одно и начинается другое звено этого ряда. Потомъ облыя полоски заслоняются, несколько далее то же самое происходить и съ красными, верхнія грабли сливаются другъ съ другомъ, люди прикрываются далью. Остается одинъ только черный поясъ, надъ которымъ иногда вдругъ, словно сталь, блеснутъ на солнив некоторыя изъ поворачивающихся грабель. Отъ поры до времени, какъ разъ надъ самой землей нагромождается что-то желтое, нагромождается до тъхъ поръ, пока, наконецъ, не оставляется на полф въ одномъ, другомъ и десятомъ мфстр. Это жнея выбрасываетъ изъ себя нъсколько связанныхъ сноповъ всякій разъ. какъ блущій на ней возница поворачиваетъ ручку, причемъ кажпая жнея всегда оставляеть снопы на одной и тойже линіи, перпендикулярной къ пшеничной нивъ. Меъ припоминается разсказъ о сказочномъ чудовищъ, вспахавшемъ степи. Въ самомъ дълъ, словно гигантская змёя обвидась около нивы и медленно ползетъ вокругъ пшеничной скатерти. На ея спинъ, надъ каждымъ ея кольцомъ, устансь смтльчаки и подгоняють лтнивое животное. Чудовище здится и извергаетъ желтые снопы, подвигается малопо-малу все дале и дале, извивается на повороте и шевелить въ воздухъ своими щупальцами-граблями.

Это ползающее чудовище, въ огромномъ числѣ одни за другими слѣдующія кольца и полоски, трупы сноповъ, которые выбрасываются въ правильныхъ промежуткахъ цѣлыми стогами, толпы рабочихъ, кишащихъ въ полѣ,—все это какъ-то странно дѣйствуетъ на мое воображеніе.

Наша змѣя принимаетъ самыя разнообразныя формы. Одинъ только поэтъ могъ бы найти соотвътствующія выраженія для получаемыхъ здѣсь впечатлѣній и передать эти послѣднія читателю во всей ихъ полнотѣ. Но если согнутая спина женщины, идущей съ серпомъ, или потъ, градомъ льющійся съ чела косаря, нашли своихъ пѣвцовъ, то зато современныя жатвы, совершающіяся при помощи желѣзныхъ бритвъ, срѣзающихъ хлѣбъ, желѣзныхъ рукъ, связывающихъ его, и наконецъ желѣзныхъ чудовищъ, вымолачивающихъ зерно, ждутъ еще своихъ поэтовъ, которые сумѣютъ передать прелесть, заключающуюся въ этомъ пейзажѣ безконечныхъ пространствъ желтаго моря, чудовищъ, которыми оно опоясано, человѣческаго муравейника, движущагося въ полѣ. Невозможно оторвать глазъ отъ этихъ хватающихъ грабель, поворачивающихся на подобіе мельницъ сразу въ нѣсколькихъ десяткахъ мѣстъ. Покрытое съ этой стороны бѣлыми пятнами чудо-

вище плыветъ и машетъ крыльями, нѣсколько далѣе перспектива переплетаетъ между собою эти крылья и сливаетъ ихъ въ одно цѣлое, а солнце сыплетъ на нихъ цѣлые потоки искръ. Движется же это чудовище, слегка покривившись, такъ какъ каждая послѣдующая машина хватается своими зубами за хлѣбъ, проникнувъ по крайней мѣрѣ шага на два глубже въ пшеничное море, нежели предъидущая.

Поле занимаетъ квадратную милю (англійской системы) и одъто, какъ и повсюду въ Съверной Дакотъ, покровомъ изъ яровой пшеницы. Чудовище пожираетъ ее и перерабатываетъ на снопы. Въ данную минуту пшеничный лъсъ уже до такой степени убавился, что чудовище ползетъ, сильно изогнувшись въ одномъ и другомъ мѣстѣ, и почти все оно обвилось уже около поля. Тутъ же. недалеко отъ меня копошится болье сотни жнецовъ, механики верхомъ на лошадяхъ мчатся то въ одну, то въ другую сторону и громкимъ голосомъ отдаютъ приказанія, батареи машинъ сверкають на солнцы и ударяють въ пшеничную стыну своими безчисленными руками. Побоище все возрастаетъ. Глаза скользятъ поверхъ стоящей еще пшеницы и, насколько только могутъ видіть, ничего не замічають, кромі жнивья, усілннаго трупами. Голубоватый покровъ распростерся надъ этимъ жнивьемъ, и чѣмъ глубже мы запускаемъ свои глаза въ пространство, темъ резче кажется его окраска. Тамъ, на горизонтъ чернымъ столбомъ разстилается дымъ. Это работаетъ паровая молотилка. Всматриваюсь внимательнее и замечаю два таких облачка, парящих как разъ надъ землей. Въкъ пара и въкъ жельза воцарился въземледъли! Здъсь природа обнаруживаетъ свои силы въ иномъсвътъ, нежели на нашей родной нивъ, гдъ глазъ видитъ передъ собою пеструю шашечницу медкихъ и засъянныхъ разными хлфбами полей и небольшія группы рабочихъ, работающихъ съ прадёдовскими серпомъ и косой.

И даже психологія челов вческой души въ подобной обстановк в по необходимости представить картину такихъ состояній и идей, которыя не им вють ничего общаго съ нашимъ землед владемъ.

Я не могу себѣ представить что-нибудь болѣе безнадежное, какъ унылая мелодія гимна Dies illa, dies irae. Какая потрясающая боязнь и какое безконечное безсиліе звучать въ каждомъ тонѣ этой мрачной пѣсни! Гимнъ этотъ составляетъ, по моему мнѣнію, да и будетъ всегда составлять самый замѣчательный плодъ художественнаго творчества первобытнаго земледѣльца, находящагося въ полной зависимости отъ измѣнчивости природы, подверженнаго всякимъ ея капризамъ, не обладающаго никакими

средствами для предотвращенія біздствій голода. Віздь природа такъ всемогуща, а силы человъка такъ ничтожны! Силы природы выростають здёсь до чего-то чуловишно всевластнаго. Неумолкающій стонъ и безконечная, безнадежная немощь образують главную мелодію на святомъ праздник зміт, назначеніе котораго у Зуніевъ состоить, въ томъ, чтобы вымодить милость неба и хорошій урожай! Изъ того же источника произошла, по моему мньнію, и пѣсня «Въ день оный, въ день страшный». Между тѣмъ, здесь, на нивахъ Дакоты, въ присутствіи этого чудовища, на спинъ котораго усълись люди, при видъ этихъ безчисленныхъ сноповъ, выбрасываемыхъ отдёльными звеньями змённой дуги, и элеваторовъ на горизонтъ, присутствіе которыхъ заставляеть попустить скрывающуюся за ними желёзнодорожную сёть, такая боязнь совершенно исчезаетъ. Человъкъ сознаетъ свои силы и окончательно стряхнуль съ себя мучительную боязнь голода. Онъ не боится капризовъ природы. Онъ лишенъ того терпенія, которымъ обладаетъ варваръ - земледълецъ и которое неразрывно связано съ копаніемъ земли мотыкой или взръзываніемъ ея простой сохой. Этотъ возница, который важно расположился на сидѣньѣ жнеи и рѣжетъ лоно земли странными паровыми плугами. извлечеть изъ своей души разные гимны религіознаго характера, но въ этихъ гимнахъ навърно не будетъ плача и отчаянія «дня страшнаго».

И вообще настроеніе человіка, его отдыхъ и забавы уже въ настоящее время имфютъ въ пшеничной степи иной видъ, не такой, какъ у насъ. Человъкъ работаетъ тамъ другими органами, и другія мышечныя впечатівнія вступають въ міръ его эмоцій. Спъшная работа нашихъ жнецовъ, которые, сгибаясь надъ серпомъ отъ восхода и до заката солнца, медленно подвигаются впередъ среди страшнаго зноя, вызываетъ во всемъ организмъ особенное утомленіе. Землед влець такъ и бросился бы на землю, лежаль бы на ней неподвижно цълыми часами, довольный уже тъмъ, что ему не приходится двигать измученными мышцами. Такимъ образомъ, когда цослъ непосильнаго недъльнаго труда наступаетъ минута отдыха, онъ даетъ полную волю этому инстинкту. Его дакотскій товарищъ не сгибаеть своей спины и не напрягаетъ своихъ мускуловъ. Зато, сидя на козлахъ, онъ работаетъ своимъ органомъ зрвнія, а главнымъ образомъ, органомъ слуха. Онъ имъетъ передъ собою лишь муловъ, а позади себя-весь механизмъ жнеи, стало быть, ея зубы, срёзывающіе хлёбъ, ея руки, связывающія солому, ея части, выбрасывающія снопы. Ухомъ своимъ довитъ онъ скрежетъ пасти и шумъ связывающаго аппарата и по ихъ правильности судить о томъ, нормально ли дъйствуетъ автоматъ. Малъйшая порча даетъ знать о себъ, такъ или иначе нарушая гамму обычныхъ звуковъ. Послъ дневного труда онъ сходить съ своего сиденья съ притупленнымъ слухомъ и утомленнымъ зрѣніемъ, но съ мускулами, жаждущими работы послѣ бездъйствія въ теченіе многихъ часовъ. Прибавимъ къ этому еще, что онъ совсемъ иначе питается, такъ какъ мясо служить для него главнымъ матеріаломъ для возстановленія силъ. Его эмоціи им вотъ по необходимости другой характеръ, нежели эмоціи нашего крестьянина! Какъ онъ реагируеть на впечатленія внешняго міра, какія страсти и стремленія въ немъ преобладаютъ, какимъ забавамъ онъ предается и даже какимъ образомъ ухаживаеть за девушкой, -обо всемь этомь я не могу сказать ровно ничего, но я чувствую, что во всемъ этомъ онъ резко отличается отъ нашего деревенскаго парня! Это представители двухъ различныхъ формацій общественнаго развитія.

(Продолжение слидуеть).

# NO HOBOWY NYTH.

#### Романъ.

(Продолжение \*).

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

- Крюковъ, это подло! высокой нотой выкрививала Парасковея Пятница, вся красная отъ волненія. Да, подло, гадко, отвратительно, гнусно...
- Вы въ этомъ убъждены, Парасковья Игнатьевна?— спокойно спрашивалъ Крюковъ, ероша начинавшуюся бълокурую бородку.
  - И вы еще спрашиваете?!.. Гдѣ я?..

Парасковея Пятница сдѣлала трагическій жестъ и вызывающе посмотрѣла на стѣну съ фотографіями, точно призывала ихъ быть нѣмыми свидѣтелями совершаемой Крюковымъ подлости.

- Человъкъ, который поступаетъ подло, называется подлецомъ, разсуждалъ Крюковъ невозмутимо. А такъ какъ вы прибавили еще слово: "гнусно", и такъ какъ, насколько я понялъ, все это относится къ моей особъ, то въ результатъ выходитъ, что я гнусный подлецъ... Такъ?
  - Я этого не говорила. Это вы сами придумываете...
- Нътъ, позвольте. Парасковья Игнатьевна. Будемте немного послъдовательными и допустимъ, что это дъйствительно такъ. Какъ видите, я даже не обижаюсь. Но меня удивляетъ слъдующее: какъ вы ръшаетесь имъть дъло съ подобными

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 4, апрёль 1896 г.

людьми? Прибавьте, что всё негодяи убёждены, что они порядочные люди, и это происходить по той простой причинё, что они лишены возможности взглянуть на самихъ себя со стороны. Это даже извиняеть ихъ до нёкоторой степени. Но совсёмъ другое дёло, когда порядочный человёкъ связывается съ завёдомымъ негодяемъ и дёлается даже хуже его, потому что не можетъ оправдываться даже спасительнымъ невёдёніемъ. Повторяю: мнё отъ души васъ жаль, Парасковья Игнатьевна.

- Съ вами совершенно нельзя говорить серьезно, Крюковъ. Вы въчно балаганите и изъ васъ никогда-никогда не выработается мыслящій реалистъ. У насъ въ Казани былъ точно такой случай, и тогда Иванъ Михайлычъ, мой мужъ, сказалъ прямо: "Полина, я это устрою..." Онъ не любилъ имя Парасковья и называлъ меня Полиной. И дъйствительно, устроилъ... Дъло едва не дошло до дуэли.
- Согласитесь, что я не виновать, что не живу въ Казани и не достигь совершенствъ вашего мужа...

Разговоръ происходилъ осенью, на другой день, какъ только Крюковъ вернулся съ лѣтнихъ каникулъ. Онъ загорѣлъ и замѣтно возмужалъ, благодаря пробивавшейся бородкѣ и усикамъ. Парасковея Пятница нашла его красавцемъ, зазвала его въ свою комнату пить кофе и неожиданно поставила въ самое неловкое положеніе. Крюковъ отшучивался, пока могъ, а потомъ проговорилъ умоляющимъ тономъ:

- Въдь, въ сущности, я, ей-Богу, даже не знаю, чего вы отъ меня хотите, Парасковья Игнатьевна...
- Не притворяйтесь, пожалуйста. Онъ не понимаетъ?!.. Скажите, какая угнетенная невинность или поросенокъ въ мѣшкѣ... Вѣдь вы хорошо знали Катю Анохину? Двоюродная сестра Честюниной... Забыли?
  - Нътъ, помню хорошо. Такая бойкая особа...
  - Да, да... Такъ вотъ она вышла замужъ понимаете?
  - Охотно допускаю...
- Родители ни за что не хотѣли этого брака, но она дѣвушка энергичная и поступила, какъ полноправная дѣвушка. Свадьба была недѣлю назадъ и пока молодые скрылись у меня... Ахъ, какъ трогательно смотрѣть на нихъ! Оба ничего не понимаютъ и только смотрятъ другъ другу въ

глаза... Я даже всилинула: точь-въ-точь, какъ покойный Иванъ Михайлычъ...

- И это допускаю...
- Но, представьте себъ, Крюковъ, отецъ Кати оказался страшнъйшимъ деспотомъ, даже извергомъ... Такъ какъ Катя вышла замужъ и вышла изъ-подъ его деспотизма, то онъ заявилъ, что убъетъ ея мужа. Понимаете? Это совершенный дикарь... Хуже людоъда. Да... Потомъ: онъ разузналъ какимъ-то низкимъ способомъ адресъ Кати и сегодня пріъдетъ сюда убивать зятя. Поняли? Какъ на гръхъ, у меня сейчасъ никого жильцовъ мужчинъ нътъ, кромъ васъ... да. Однимъ словомъ, вы должны объясниться съ этимъ пещернымъ человъкомъ.
  - Я?!..
  - Да, вы... Васъ это удивляетъ? Вы струсили впередъ?
- Нътъ, позвольте: Катя вышла замужъ, егдо, я имъю основание подозръвать, что у нея есть мужъ, а отсюда логическимъ путемъ вытекаетъ, что этотъ подозръваемый мною мужъ какъ-нибудь защититъ жену...
- Ахъ, какой вы непонятный... Да я же сказала вамъ, что этотъ троглодитъ убъетъ мужа Кати? Я была у нихъ посаженной матерью и совсъмъ не желаю, чтобы Катя овдовъла, не переживъ даже своего медоваго мъсяца...
- Все-таки ничего не понимаю... Налетить сюда взбъсившійся челов'єкь, я выйду къ нему—что же я ему скажу?
- Вы не знаете, что сказать? Ахъ, если бы я была мужчиной... Да я и сейчасъ все бы ему сказала, но онъ и меня тоже хочетъ убить, потому что какъ я смѣла быть посаженой матерью. Вы ему скажите прямо, что, во-первыхъ, всякая женщина имѣетъ такія же права, какъ и мужчина, слѣдовательно, вполнѣ можетъ располагать собой, а во-вторыхъ, что звѣрскіе инстинсты мыслящими людьми не признаются и что, наконецъ, скандалить нехорошо. У насъ въ Казани...
- Знаете, Парасковья Игнатьевна, я очень вась уважаю, но еще никогда не бываль въ такомъ дурацкомъ положеніи. Ну, какое мит дело до вашей Кати Анохиной, до ея мужа, до этого взбешеннаго отца?
  - Какое дело? А какъ же Иванъ Михайлычъ хотель

стрѣляться на дуэли точно по такому же случаю? Берите съ него примъръ, Крюковъ, и будьте хотя немножьо мужчиной...

- Хорошо, я подумаю... Позвольте одинъ вопросъ: гдъ теперь эта самая Катя Анохина?
  - Господи, да у меня же...

Понизивъ голосъ, она сообщила:

- —- Рядомъ въ комнатѣ со своимъ мужемъ прячется... Заперлись на крючокъ и сидятъ вотъ уже второй день. Я ее вполнѣ понимаю... Молодая женщина только-что добилась свободы и вдругъ... Ахъ, какіе они смѣшные оба!.. Ничегоничего не понимаютъ... И представьте себѣ, совершенно счастливы. Даже завидно со стороны на нихъ смотрѣть... Знаете, въ жизни каждаго индивидуума есть моментъ поэзіи...
  - Дда, поэзія маленькая...

Крюковъ ушелъ къ себъ въ комнату, оставивъ всъхъ "бабъ" въ сильномъ подозръніи по части логики вообще и простого здраваго смысла въ частности. Позвольте, ему-то, Крюкову, какое дъло до всъхъ Кать на свътъ? Ну, выходите замужъ, реализируйте свою равноправность, сходите съ ума, если можете позволить себъ такую безумную роскошь—сдълайте милость. Но зачъмъ впутывать сюда его, Крюкова? По пути Крюковъ обругалъ и самого себя, —дернуло же его остановиться у Парасковеи Пятницы! Здъсь въчно какіе-нибудь романы разыгрываются... А вотъ теперь и расхлебывай чужую кашу. Этотъ взбъсившійся отецъ Кати еще убъетъ какъ разъ.

Впрочемъ, студенту Крюкову не пришлось долго раздумывать. Старикъ Анохинъ явился въ тотъ же день вечеромъ, явился совершенно неожиданно, хотя всё и ожидали его. Дверь отворить по привычкъ вышла сама Парасковея Пятница и попятилась въ ужасъ, когда Василій Васильичъ проговорилъ съ разсъяннымъ видомъ:

— Мив нужно видеть хозяйку этой квартиры...

Онъ не узналъ ее, принявъ за прислугу. Въ другое время она даже обидълась бы, а тутъ была счастлива, какъ вырвавшаяся изъ мышеловки мышь. Она съ несвойственной своему почтенному возрасту и комплекціи живостью кинулась прямо въ комнату къ Крюкову.

- Голубчикъ, спасите... Чуть не убилъ!.. Ради Бога... Выйдите къ нему и говорите, что хотите.
  - Благодарю васъ...

Однако, нечего дёлать, пришлось выходить. Анохинъ ждаль, расхаживая нетерпёливо по корридору. Крюковъ прямо подошель къ нему и спросиль съ самымъ непринужденнымъ видомъ:

- Вамъ нужно Парасковью Игнатьевну?
- Мић нужно видъть г-жу Приростову... твердо отвътилъ старикъ, подозрительно оглядывая Крюкова съ ногъ до головы. Да, Приростову.
- Она сейчасъ выйдетъ... Вы ее подождите. Вотъ здѣсь... Крюковъ, не сообразивъ, провелъ Анохина прямо въ комнату Парасковеи Пятницы. Старикъ подозрительно оглядѣлъ на дорогѣ каждую дверь, съ такимъ же подозрѣніемъ отнесся къ комнатѣ, куда его привели, и еще разъ съ головы до ногъ смѣрилъ Крюкова.
  - Садитесь, пожалуйста...
  - Скажите, пожалуйста, вы не артисть?
  - Нътъ, я студентъ...
  - А фамилія?
  - Крювовъ...

Старикъ точно обрадовался, протянулъ руку и отрекомендовался:

- Чиновникъ Анохинъ... Очень радъ. Здъсь жила въ прошломъ году моя племянница, Честюнина...
- Курсистка? Я ее встрѣчалъ... да. Я даже знакомилъ ее съ другими...
  - Ахъ, да, Маша мив разсказывала.

Василій Васильичъ съ нетерпѣніемъ поглядывалъ на дверь, въ которую должна была войти Парасковея Пятница и нѣсколько разъ приподнимался съ кресла, точно приготовляясь къ чему-то. Онъ нѣсколько разъ по пути застегнулъ и разстегнулъ свой сюртукъ. Крюковъ присѣлъ на стулъ и рѣшительно не зналъ, что ему говорить съ гостемъ. Онъ позабылъ всѣ слова и чувствовалъ, что начинаетъ краснѣть.

— Послушайте, молодой человъвъ, гдъ же эта особа?— уже сурово спросилъ Василій Васильичъ. — Мнъ необходимо серьезно поговорить съ ней... Да, очень серьезно.

- Она... видите-ли... да... Я ошибся, она, кажется, къ вечернъ ушла.
- Къ вечернъ?!.. Послушайте, да вы, можетъ быть, совсъмъ и не студентъ, а какой-нибудь великій артистъ?
  - Подождите, я сейчась схожу и узнаю...

Это было самое позорное бѣгство, какому только предавалось когда-нибудь малодушное человѣчество. Парасковея Пятница встрѣтила его какимъ-то змѣинымъ шипѣньемъ.

- Зачёмъ вы его ко мнё въ комнату затащили, несчастный?!.. Не стало вамъ другихъ комнатъ?!.. Цёлыхъ три пустыхъ комнаты стоятъ...
- Да, вѣдь, онъ васъ спрашиваль? Впрочемъ, я свое дѣло сдѣлалъ... Теперь ужъ вы сами, какъ знаете...
- Что же я могу знать, когда вы меня продали съ перваго слова!.. О, несчастный человъкъ... Зачъмъ вы сказали, что я дома?.. Своими ушами слышала...
- Сначала я, дъйствительно, сказалъ, Парасковья Игнатьевна... растерялся немного... А потомъ я поправился и сказалъ, что вы, кажется, ушли въ вечернъ...

Недавній страхъ предъ деспотомъ какъ рукой сняло. Парасковея Пятница гордо выпрямилась, окинула своего неудачнаго помощника презрительнымъ взглядомъ и величественно вышла изъ комнаты.

Парасковея Пятница совершенно свободно вошла въ свою комнату и вызывающе проговорила поднявшемуся на встрѣчу гостю:

— Вы желали видъть меня, милостивый государь? Я къ вашимъ услугамъ...

Василій Васильичъ поклонился, но руки не подалъ. Кто же подаетъ руку разнымъ салопницамъ, которыя шляются къ вечернъ?

— Ни въ вакой вечернъ я не ходила, г. Анохинъ, — гнъвно оправдывалась Парасковъя Пятница. — Собственно говоря, Крюковъ добрый малый и я его очень люблю, но у него, знаете, иногда зайцы въ головъ прыгаютъ. Вы ужъ извините его...

### II.

Этотъ потовъ ненужныхъ женскихъ словъ немного ошеломилъ Василія Васильича. Какая вечерня? Онъ посмотрѣлъ на Парасковею Пятницу какими-то умоляющими глазами и проговорилъ:

— Вы знаете, конечно, г-жа Приростова, зачёмъ я прівкаль къ вамъ...

Онъ подошелъ къ ней совсёмъ близко и проговорилъ сдавленнымъ голосомъ:

- Гдѣ моя дочь? Отдайте мнѣ мою дочь... Я пріѣхалъ за ней.
  - Я не знаю, гдѣ она...
- Вы не знаете? Нътъ, вы лжете... да, да! Я это вижу по вашему лицу... Вы лжете, m-me Приростова! Отдайте мнъ мою дочь...
- Милостивый государь, вы забываетесь... Я не позволю себя оскорблять.
- Ахъ, Боже мой!— застональ онъ, хватаясь за голову.— Развѣ я за этимъ пріѣхалъ, чтобы оскорблять васъ... Какое мнѣ дѣло до васъ!
  - Ея нѣтъ...
- Если ея нѣтъ здѣсь—вы, все равно, знаете, гдѣ она. Да, да, да... Боже мой, что я говорю! Кому я говорю? Развѣ это люди...

Его голосъ вдругъ упалъ. Онъ безнадежно посмотрѣлъ вругомъ, глотая слезы.

— Г-жа Приростова, вы были ребенкомъ... у васъ была мать, которую вы любили... да... именемъ этой матери умоляю васъ, не скрывайте отъ меня, гдъ она, моя дочь!.. Вы видите, я пришелъ къ вамъ жалкимъ, разбитымъ старикомъ... у меня отняли все...

Деспота душили слезы, и онъ быстро отвернулся. Именно этого Парасковея Пятница уже никакъ не ожидала... Иванъ Михайлычъ никогда не плакалъ. Въ добромъ сердцъ Парасковеи Пятницы шевельнулось предательское чувство жалости. которое столько разъ ее губило. Плачущій деспоть — это чег нибудь стоило...

- Вы не знаете, г-жа Приростова, гдё моя дочь? Нёть? О, Боже мой, Боже мой... Вы хотите, чтобы я на колёняхь умоляль вась объ этомъ? Вы хотите позора несчастнаго отца?.. Да, я испиваю чашу до дна... Больше—я дёлаюсь смёшнымъ. Когда я уйду отсюда, воть этоть бёлокурый студенть первый посмёется надо мной. Не правда-ли, вёдь это очень смёшно? Я ее ростиль, любиль, воспитываль и вдругь...
- Васъ зовутъ Василіемъ Васильичемъ? Садитесь вотъ сюда въ вресло и усповойтесь... Я вамъ принесу воды...

Онъ повиновался, какъ ребенокъ, и ему казалось, что онъ когда-то, давно-давно былъ уже въ этой комнатѣ, давно-давно знаетъ Парасковею Пятницу и что онъ здѣсь свой человѣкъ. Любезная вдова сходила въ кухню за водой и вообще приняла свой обычный видъ.

— Видите-ли, Василій Васильичъ... — заговорила она, подбирая слова. — Можеть быть, вы сердитесь на меня... даже подозрѣваете, что я была восвенной причиной вашего горя... Клянусь вамъ, что вы ошибаетесь.

Онъ ничего не понималъ и, схвативъ ее за руку, спра-

- Вы ее видъли? Можетъ быть, вчера? Она жива? Да? Она не спрашивала ничего обо мнъ? Бъдная дъвочка... Знаете, кто виноватъ во всемъ? Я виноватъ... Да, я одинъ и больше никто. Я ее погубилъ своей отцовской любовью; неумъньемъ выдержать ея характеръ, преступной слабостью... Въдь это такая чистая натура, вся чистая, чистая въ каждомъ движеніи. Воже мой, если бы я могъ ее видъть хотя издали... Видите, я и тутъ не выдержалъ характера и пришелъ первымъ... Я больше не стыжусь своего позора.
- Знаете, Василій Васильичь, я представляла вась себъ совсьмь другимь...
- Представьте, и я тоже!.. Мы меньше всего, въ концѣ концовъ, знаемъ самихъ себя...
- О, да... Извините одинъ нескромный вопросъ: если бы встрътились... конечно, случайно... ну, съ мужемъ вашей дочери—вы не стали бы въ него стрълять?
- Я? стрълять? Мужъ моей дочери? Ахъ, да, вы говорите о человъкъ съ тремя фамиліями...

4-1

Онъ больно схватилъ ее за руку и прошепталъ:

- Онъ здёсь? Ради Бога, говорите правду...
- Въдь вы знаете сами, что здъсь...

Деспоть вскочиль и провель по лицу рукой, какъ человіть, просыпающійся оть тяжелаго сна.

- Здъсь... повторилъ онъ, что-то соображая. Да, вдъсь... И онъ тоже будетъ смъяться надъ моимъ отцовскимъ горемъ... Знаете что — покажите мнъ его, этого человъка съ тремя фамиліями. Я теперь похожу на лунатика, который крадется по карнизу... Меня тянетъ взглянуть на собственную погибель, какъ человъка, который наклонился надъ бездонной пропастью, тянетъ наклониться еще ниже...
- Право, я не знаю, что вамъ ответить. Можетъ быть, онъ не захочетъ...
- Скажите ему, чтобы онъ не боялся меня... Я ничего ему не сдълаю и только хочу видъть. Понимаете вы меня?
  - Вы даете честное слово?
  - Цёлыхъ три... по числу фамилій.

Парасковея Пятница отправилась парламентеромъ, причемъ ей ничего даже и объяснять не пришлось —благодаря досчатымъ перегородкамъ, раздълявшимъ номера, тайнъ не могло быть. "Человъвъ съ тремя фамиліями" встрътилъ ее въ дверяхъ. Катя повисла у него на рукъ и умоляла шепотомъ:

- Валерій, я тебя не отпущу!.. Милый, милый...
- Я долженъ его видёть, Китти, и уверенъ, что мы поймемъ другъ друга. Прежде всего, я буду иметь дело съ порядочнымъ человевсомъ...
- Катя, я вамъ ручаюсь своей головой,— успокоивала Парасковея Пятница.
- Благодарю...—озлилась Катя.—Я-то что буду дёлать съ вашей головой? Валерій, ради Бога... Послушай меня единственный разъ въ жизни.

"Человъкъ съ тремя фамиліями" принялъ трагическую позу и объяснилъ съ трагическимъ жестомъ:

— Я, Китти, не знаю ни одной пьесы, гдѣ бы благородный отецъ убивалъ перваго любовника, виноватъ, т.-е. мужа своей дочери. Это разъ. А второе, Китти... я не могу позво-

лить, чтобы онъ заподозриль меня въ трусости. Ты этого не поймешь, Китти...

На эти переговоры изъ сосёднихъ дверей показалась голова Крюкова. Этотъ веселый молодой человёкъ, сдёлавшійся косвеннымъ участникомъ происходившей въ корридорё драмы, чюказалъ Парасковеё Пятницё языкъ, а потомъ проговорилъ:

— Битва русскихъ съ кабардинцами или клятва на гробъ прекрасной магометанки...

"Человъкъ съ тремя фамиліями" воспользовался моментомъ, вырвался изъ рукъ "первой любовницы" и театральнымъ шагомъ пошелъ къ двери въ комнату хозяйки. На ходу онъ оправилъ манжеты, булавку въ галстукъ и выбралъ выраженіе, которое приличнъе всего было сейчасъ придать лицу. Нужно отдать полную справедливость, онъ дъйствительно ничего не боялся.

Василій Васильичъ не могъ не слышать происходившаго въ корридорѣ и вздрогнулъ, когда ему показалось, что говорить Катя. Но это, — очевидно, была ошибка: развѣ Катя могла бы говорить теноромъ въ такую минуту? Развѣ Катя, его Катя не бросилась бы къ нему на шею, какъ только узнала, что отецъ пріѣхалъ за ней? Бѣдный старикъ, какъ всѣ отцы, не желалъ понимать одного — дочь уже не принадлежала больше ему...

- Можно войти? послышался въ двери мужской голост.
- Войдите...

Эффектъ появленія "человъка съ тремя фамиліями" быль испорченъ Парасковеей Пятницей, которая протиснулась въсамыхъ дверяхъ впередъ. Въ какой пьесъ вы видъли, господа, чтобы какой-нибудь авторъ такъ испортилъ первый выходъ на сцену перваго любовника? Василій Васильичъ такъ и впился глазами въ вошедшаго. Это былъ почти молодой человъкъ съ какимъ-то подержаннымъ лицомъ, волосами, причесанными à la Kapul и начинавшейся лысиной. Всего характернъе были глаза — такіе спокойно-безсовъстные, увъренные, дерзкіе и безсмысленные. "Человъкъ съ тремя фамиліями" что-то такое говорилъ, дълая граціозный поклонъ, но деспотъ ничего не слыхалъ. Потомъ деспотъ обратился къ Парасковеъ Пятницъ и, указывая рукой на почти молодого человъка, тихо спросилъ:

- Это... это тотъ?
- Да...

Деспотъ отыскалъ свою шляпу, надълъ ее на голову и, не прощаясь ни съ къмъ, вышелъ изъ комнаты. Онъ шелъ по корридору, пошатываясь, какъ пьяный, и, какъ потомъ увърялъ Крюковъ, даже улыбался.

Инцидентъ кончился.

Всѣ дѣйствующія лица собрались въ комнатѣ Парасковеи Пятницы. "Человѣкъ съ тремя фамиліями" еще хранилъ налицѣ слѣды изумленнаго негодованія. Развѣ такъ порядочные люди поступаютъ? Катя съ тревогой смотрѣла на него, какъ на оскорбленное божество. Появившійся въ дверяхъ Крюковъ переполнилъ чашу терпѣнія.

- Кстати, я быль вполнъ корректенъ? обратился человъкъ съ тремя фамиліями къ благосклонной публикъ. Я вопель, поклонился и отрекомендовался, а онъ...
  - Папа быль взволновань... оправдывала Катя отца.
- О, онъ совсъмъ даже не деспотъ! заявляла Парасковен Пятница. Я въ этомъ убъдилась собственными глазами...
- Однако, господа, вы всѣ порядочно струсили, говорилъ Крюковъ.

Всѣ разомъ накинулись на него. Да, онъ держалъ себя, какъ мальчишка, все напуталъ и при этомъ школьничалъ. Особенно свирѣпо отнеслась къ Крюкову взбѣшенная Катя.

- Послушайте, господа, да я-то причемъ тутъ? оправдывался Крюковъ. Вотъ это мило... Вы всѣ струсили, я нѣ-которымъ образомъ спасалъ васъ и вотъ благодарность...
- Вы не ум'вете себя держать!—приставала Катя.— Что вы сказали про Парасковью Игнатьевну?
- Да, да... вступилась Парасковея Пятница. Онъменя заръзалъ безъ ножа... Ну, Богъ съ нимъ. Я не зло-памятна...

Катя усиленно ухаживала за мужемъ и теперь со страхомъ видъла по его лицу, что онъ недоволенъ. Это приводило ее въ отчаяніе. Объ отцъ она даже забыла, поглощенная мыслью объ оскорбленномъ напрасно мужъ. Въдь онъ держалъ себя джентльменомъ и вдругъ...

Одна недъля семейной жизни сдълала изъ Кати совершенно другую женщину. Она съ женскимъ инстинктомъ приспособленія точно вся пропиталась интересами, привычками и даже недостатками мужа, великодушно забывая о самой себъ. Въдь это было совершенство, недосягаемый идеалъ. Давно-ли еще она смъялась надъ подругами, боготворившими своихъ мужей, а теперь сама дълала тоже. А совершенство въ лицъ человъка съ тремя фамиліями принимало это поклоненіе, какъ должную дань. Одной изъ приманокъ служила, между прочимъ, таинственность, окружавшая его происхожденіе.

- Это тайна, которой я не имѣю пока права никому открыть, объясняль артисть. Да... Меня, вообще, преслъдуютъ. Гдѣ-нибудь въ несчастныхъ "Озеркахъ" и тамъ предпочли мнѣ какого-то Бурцова. Бурцовъ первый любовникъ... ха-ха!.. Впрочемъ, не стоитъ объ этомъ говорить.
- Валерій, тебя еще одінять. Помнишь, какая рецензія была напечатана о тебі въ "Пчелі"? Положимь, это не изъ первыхъ газеть, но...
- Китти, ты говоришь о томъ, чего не знаешь... Антрепренеры всѣ поголовно свиньи, актеры— бездарность, а рецензенты сплошь подкуплены. О, я это давно знаю...

Великому артисту, вообще, приходилось преодолѣвать всевозможныя препятствія и онъ настолько привыкъ къ неудачамъ, что относился къ нимъ свысока. Вѣдь все это въ порядкѣ вещей. Напримѣръ, онъ цѣлыхъ пять лѣтъ добивается дебюта на императорской сценѣ и знаетъ отлично впередъ, что ему тамъ предпочтутъ какую-нибудь бездарность. Но его не удивятъ этимъ—онъ готовъ заранѣе ко всему. Дома разговоры велись только о театрѣ, и Катя въ теченіе недѣли разучила весь репертуаръ, повторявшійся изо дня въ день и была счастлива своими успѣхами.

Къ "молодымъ" постоянно приходили гости и тоже всъ товорили о театръ. Это были все свои театральные люди, начиная съ комика Рюшкина и кончая самымъ маленькимъ помощникомъ режиссера. Всъ они злословили другъ про друга, ругали антрепренеровъ, льстили въ глаза и пили водку, потому что тоже были не оцънены по достоинству. Была еще одна общая черта: всъ страшно нуждались въ деньгахъ и всъ находились наканунъ обогащенія. Сколько у каждаго пропало за одними антрепренерами, если бы только могъ высчитать какой-нибудь статистикъ. Но все это пока, а главное

дождаться только зимняго сезона—тамъ ужъ сразу все пойдетъ, какъ по маслу. Антрепренеры исправятся, долги будутъ уплочены, рецензенты преисполнятся справедливостью, публика оцфиитъ каждаго по достоинству. Катя слушала и всему вфрила, потому что это все было неразрывно связано съ судьбой собственнаго великаго человъка. Ее нъсколько смущалъвсе настойчивъе и настойчивъе сказывавшійся question d'argent. Она съ этой стороной жизни еще не была знакома и съ легкимъ сердцемъ закладывала захваченныя съ собой золотыя бездълушки. Оно такъ любилъ страсбургскіе пироги и красное вино—развъ можно было отказывать себъ даже вътакихъ пустякахъ? Тъмъ болъе, что впереди зимній сезонъ, а затъмъ два антрепренера объщали уплатить старые долги.

Студентъ Крюковъ очень внимательно присматривался къ этой счастливой парочкв и, наконецъ, резюмировалъ свои наблюденія:

— Онъ-телячья головка тортю, она-бефъ-а-ля-модъ...

### III.

Въ самый трагическій моменть, вогда участіе Честюниной было необходимо, она расхворалась самымъ глупымъобразомъ. У нея развился серьезный бронхитъ. Съ дачи изъ-Павловска она переёхала пока къ дядѣ, который страшно тосковалъ по дочери и не отпускалъ ее отъ себя. Замужество Кати было для старика ударомъ грома, и онъ нѣсколькодней ни за что не хотѣлъ этому вѣрить.

- Это она меня испытываеть, увъряль онъ Честюнину. О, я хорошо знаю ея характеръ... Въдь этого не можеть быть, Маша? Да? Что же ты молчишь, Маша?
  - Я ничего не знаю, дядя...

Потомъ на старика находило страшное отчание. Онървалъ на себъ волосы, плакалъ и вообще неистовствовалъ. Честюниной приходилось отваживаться съ нимъ, какъ съ больнымъ ребенкомъ. Она уговаривала его подождать, пока она поправится и сама съъздитъ на Выборгскую сторону. Въпослъдніе дни онъ успокоился и Честюнина поняла, что старикъ что-то замышляетъ и предупредила Парасковею Пят-

ницу письмомъ. Василій Васильичъ въ роковое утро казался такимъ спокойнымъ и сдёлалъ видъ, что отправляется на службу. Домой онъ вернулся въ самомъ ужасномъ видѣ, точно его били.

- Дядя, вы нездоровы? спрашивала Честюнина.
- Я? Нѣтъ, т. е. да...

Онъ сълъ на ближайшій стуль и безпомощно смотръль на нее.

- Дядя, вы были тамъ?
- Нътъ, т. е. да... Я не могъ дождаться, когда ты поправишься и... я все видълъ... да. Теперь все кончено...

Честюнина не стала его разспрашивать ни о чемъ, чтобы не тревожить свъжую рану, и старалась отвлечь его вниманіе. Хорошо было только одно, что Елена Өедоровна еще не вернулась изъ-за границы, и катастрофа разыгралась безъ нея. Это было большимъ облегченіемъ. Честюнина написала Эжену, чтобы онъ подготовилъ мать къ печальному извъстію. Елена Өедоровна, собственно говоря, не любила дочери, но, конечно, не упуститъ случая разыграть домашнюю трагедію по всей формъ. Въ ней тоже былъ скрытъ серьезный драматическій талантъ.

— Что же мы будемъ дёлать съ тобой, Маша? — какъ-то по дётски спрашивалъ Василій Васильичъ за обёдомъ. — У меня теперь такое чувство, какъ будто я вернулся съ владбища въ пустой домъ... Ахъ, Маша, Маша! За что?.. Вёдь у другихъ отцовъ есть дочери, а у меня... Мнё сейчасъ Катя представляется маленькой, когда я носилъ ее еще на рукахъ. "Катя, покажи, какъ любишь папу?" Бывало, вцёпится ручонками, прильнетъ, какъ молоденькая травка, защебечетъ... Потомъ она была серьезно больна въ дётствё... Такая маленькая лежитъ въ кроваткъ, беззащитная... Какъ я тогда молился Богу, какъ плакалъ...

Старикъ снова переживалъ улетъвшее счастье.

- Дядя, не нужно себя растравлять... Поговоримте о чемъ-нибудь другомъ. Прошлаго не вернешь... Приходится мириться.
- Мириться? Никогда... Если бы она вышла замужъ за нашего швейцара Григорія или за старшаго дворника—это было бы лучше. За кого угодно, а только не за этого... Нѣтъ,

это невозможно! Я начинаю сомнъваться въ собственныхъ глазахъ... Было что-то такое невозможное... Они теперь, навърно, смъются надо мной... А Катя... неужели она была тоже тамъ?

Это отцовское горе выражалось въ такихъ трогательныхъ формахъ, что Честюнина вакъ-то особенно полюбила старива дядю. Для нея съ какой-то болью открывался целый новый міръ, новая ценность жизни. На этомъ фоне легкомысліе Кати выступало съ особенной рельефностью. Если бы она видела это горе отца, его отчаяніе — неужели она не съумъла бы подавить своего увлеченія? Впрочемъ, не всё отцы похожи на Василія Васильича и не всё умёють такъ чисто и беззавътно любить своихъ дътей... Честюнина просто любовалась старикомъ, въ горъ котораго раскрывалась глубовая правда жизни. Всякая любовь построена на эгоизмъ, а родительская въ особенности, и нужно большое сердце, чтобы во время примирить этотъ эгоизмъ съ наростающимъ эгоизмомъ дътей, которые уплатять проценты по затраченной на нихъ любви уже своимъ детямъ и той же монетой. Есть безпощадная логика жизни, которая ломаеть и крушить всв наши разсчеты и соображенія, какъ бы они хороши ни были сами по себъ.

Старивъ особенно горевалъ по вечерамъ, когда спускались гнилые петербургские сумерки. Дневная бодрость смънялась какимъ-то старческимъ уныніемъ.

- Гдъ-то теперь Катя? Что она дълаетъ? повторялъ Василій Васильичъ, шагая по кабинету. Боже мой, думалъ ли я когда-нибудь дожить до такой минуты? Мнъ кажется, что въ цъломъ міръ она не могла сдълать худшаго выбора... Жена актера это бродячая собака. А тутъ еще могутъ быть дъти... О, она еще придетъ ко мнъ, придетъ жалкая, несчастная, виноватая, и я еще долженъ буду пережить свой позоръ.
- Дядя, въдь мы его не знаемъ... Очень можетъ быть, что онъ и хорошій человъкъ. Хорошіе люди есть вездъ. Профессія тутъ не при чемъ...
- -- Я его видълъ... Миъ достаточно было взглянуть на него одинъ разъ.

На душъ у Честюниной тоже было не весело. На нее

по временамъ нападало тяжелое раздумье. А тутъ еще постоянныя письма отъ Андрея... Этотъ сумасшедшій человіть, кажется, и не думаль успокоиваться, а, напротивь, превращался въ какого-то маніака. Онъ писалъ съ аккуратностью сумасшедшаго. Черезъ каждые три дня его письмо уже лежало на столъ въ комнатъ Честюниной, -- она сейчасъ занимала комнату Кати, какъ потребовалъ дядя, не могшій видъть эту дорогую для него комнату пустой. Онъ писаль обо всемъ, а главнымъ образомъ о своихъ страданіяхъ и переживаемыхъ мукахъ. Это было нфчто ужасное, отравлявшее жизнь Честюниной по каплямъ. Ее убивало сознаніе, что достаточно было ея одного слова, и этотъ несчастный Андрей ожиль бы. Какое она имъла право нравственно убивать человъка? А это было настоящее убійство, хотя и безкровное... Съ другой стороны, она не могла ничего сдёлать, потому что не находила въ своей душъ отклика на этотъ страстный призывъ. Не могла же она обманывать и себя, и другихъ. Съ нея достаточно было уже пройденнаго опыта. Ей страство хотьлось отдохнуть и забыться, а, главное, уйти съ головой въ святую науку. Лекціи въ академіи уже начались, а она сидъла дома съ своимъ бронхитомъ и мучилась вдвойнъ. Какъ ни трогательно было горе дяди, но оно повторялось изо дня въ день и свъжесть впечатлънія уже терялась. Время безжалостно, и Честюнина ловила себя въ безчувственности. Она была такая же, какъ всв люди... Ведь и хирургъ привыкаетъ къ своимъ операціямъ — это было еще ужаснье. Въ самой нервной системъ положена какая-то тайная граница, за которой всв впечатленія утрачивають свою свёжесть и человъть превращается въ машину, главнымъ двигателемъ которой является простая привычка.

Потомъ Честюнину удивляло то, что она относилась въ Катѣ почти холодно. А вѣдь она ее очень любила... Можетъ быть, свазывалась даже тайная зависть въ ея счастью—что еще тамъ будетъ впереди, а сейчасъ Катя все-таки счастлива. Эта мысль заслоняла все остальное. Можетъ быть, и она, Честюнина, была бы счастлива съ Андреемъ, а не сидѣла теперь одинокой въ ожиданіи чего-то неизвѣстнаго. Даже и этого не было, а такъ одинъ день шелъ за другимъ... Вѣроятно, въ концѣ-концовъ, всякая женщина приходитъ въ

заключенію, что сдівлала ошибку своимъ замужествомъ. Много ли видитъ дівушка мужчинъ и великъ ли ея выборъ— все дівло чистой случайности. Віздь жили же раньше люди, когда жениховъ выбирали родители, и даже были счастливы. Но всів эти размышленія не покрывали одиночества, которое осенью чувствовалось какъ-то особенно ярко

Честюнина была рада, когда къ ней неожиданно заявилась Брусницина. Она думала, что это дачное знакомство такъ и кончится Павловскомъ и что они обмѣнялись адресами только изъ вѣжливости, какъ это принято дѣлать. Елена Петровна пришла озабоченная, какъ всегда, и послѣ нѣкоторыхъ подготовительныхъ разговоровъ съ гордостью заявила:

- Завтра Сергъй дълаетъ свой докладъ въ отдъленіи ботаника при обществъ естествоиспытателей. Это въ университетъ...
  - Да? О болотныхъ растеніяхъ?
- Онъ взялъ темой отдёлъ ароидныхъ—агосеае... Будетъ очень интересно. Если хотите, я за вами завтра заёду. Мы живемъ тутъ совсёмъ недалеко...
- Я съ удовольствіемъ, хотя еще и не выходила. У меня бронхитъ...
- О, это совершенные пустяки... У кого нътъ теперь бронхита? Это необходимое слъдствие нашей гнилой петержбургской осени...

Что значилъ какой-то бронхитъ, когда Сергъй дълаетъ докладъ объ агосеае? Честюнина это отлично понимала и была тронута трогательной заботливостью сестры знаменитаго ботаника собрать публику въ ученое засъданіе. Она именно сейчасъ была особенно въ настроеніи раздълить эти восторги. Брусницины ей очень нравились, и она была рада возобновить это знакомство.

Въ назначенный часъ на слъдующій день Елена Петровна завхала — она отличалась точностью дорогого хронометра. Дорогой она успъла ее посвятить въ тайны доклада, который представляль собой только ничтожную часть обширнаго труда, всего одну главу. Честюнина уже сама должна была изумляться обширности матеріаловъ, какими владъль Сергъй.

Въ ученыхъ засъданіяхъ Честюнина еще не бывала и входила во флигель на безконечномъ университетскомъ дворъ

съ нѣкоторымъ трепетомъ. Ей даже было немного совѣстно, что она вторгается въ это святилище въ качествѣ профана. Впрочемъ, она успокоилась, когда въ свѣтлой и уютной комнатѣ, уставленной разными приборами и коллекціями, увидѣла нѣсколько дамъ.

— Это все свои...—объяснила по ихъ адресу Елена Петровна.—Жены, дочери и родственницы ботанивовъ.

Подошелъ Сергъй Петровичъ, улыбающійся и довольный и връпко пожалъ руку Честюниной. Онъ только-что разговаривалъ съ извъстнымъ профессоромъ и такъ же просто, какъ съ ней, и Честюнина прониклась къ нему особеннымъ уваженіемъ. Въ этомъ святилищъ науки Брусницынъ былъ своимъ человъкомъ.

— Отчего вы въ намъ не зайдете, Марья Гавриловна?— спрашивалъ Брусницинъ, продолжая улыбаться.—Это не корошо тавъ скоро забывать своихъ знакомыхъ...

Это засъдание произвело на Честюнину глубовое впечатльние. Дорогой хлъбъ науки фигурировалъ въ лицахъ. Каждый человъкъ представлялъ собой опредъленную научную величину. Имена были ей извъстны еще въ гимназіи и теперь она смотръла на ихъ живыхъ носителей, затаивъ дыханіе. Скромная обстановка всего засъданія тоже гармонировала съ важностью его цъли. Наука не нуждается въ обстановкъ, какъ честная женщина. Елена Петровна называла каждаго, кто входилъ, и немного поморщилась, когда шмыгающей походкой прошелъ мимо нихъ молодой человъкъ съ богатой шевелюрой.

— Это Ивановъ...-шепнула она. — Онъ сегодня тоже дълаетъ докладъ.

Честюнина своро поняла, въ чемъ завлючалась причина этого недовольства. Ивановъ являлся сильнымъ сопернивомъ. У него былъ интересный довладъ по вопросу о дыханіи растенія, причемъ довладчивъ очень эффектно иллюстрировалъ нѣвоторые опыты. Его наградили апплодисментами. Слѣдующимъ номеромъ выступилъ Брусницинъ. Онъ читалъ довольно плохо, но довладъ былъ интересенъ и вызвалъ ученыя пренія. Ученые люди тавъ мило спорили о самыхъ мудреныхъ вощахъ, вавъ просто банковскіе вассиры считаютъ сотни тысячъ и милліоны. За каждымъ приводимымъ фактомъ

стояль многольтній упорный трудь, за каждой счастливой мыслью цілая исторія, за ученой проблемой преемственность идей. Честюниной казалось, что она попала въ какой-то иной мірь, такой світлый и такой далекій отъ мелочей и тины настоящей жизни. Ее серьезно огорчило, когда засіданіе кончилось и ученые мужи превратились въ обыкновенныхъ людей. Что-то точно закрылось, и Честюнина опять почувствовала себя на землів.

Домой Брусницины и Честюнина отправились пѣшкомъ. Послѣдняя шла молча, переживая полученныя впечатлѣнія. Она почему-то думала теперь о сестрѣ Катѣ, которая была лишена способности наслаждаться такими вещами, какъ сегодняшнее засѣданіе. Ясно, что люди устроены неодинаково и уже въ характерѣ ихъ вкусовъ сказывается ихъ будущее. Одни живутъ, а другіе только наблюдаютъ жизнь. Вотъ всѣ эти ученые люди именно отдали себя послѣднему.

- Марья Гавриловна, вы довольны сегодняшнимъ засъданіемъ?—спрашивалъ Брусницинъ, предлагая руку.
- О, да... Я очень, очень вамъ благодарна за приглашеніе. Я еще не могу хорошенько очнуться... Знаете, я сидъла и завидовала вамъ.
- Но, въдь, и вы можете идти по той же дорогъ... Все дъло только въ желаніи, а дорога открыта.
- Одного желанія еще недостаточно. Признаться сказать, я сильно сомнѣваюсь, чтобы женщина могла въ этомъ случав идти наравнѣ съ мужчиной. Исключенія въ счетъ не могутъ идти...
- Hy, это наследственный женскій страхь, который пройдеть самь собой.

Когда Честюнина хотела повернуть къ себе, Брусницинъ проговорилъ:

- Идемте въ намъ чай пить... Всего еще одиннадцать часовъ. Поболтаемъ... Это совсъмъ близко...
  - Что же, я съ удовольствіемъ.

## IV.

Брусницины жили въ меблированныхъ комнатахъ. У него была большая и свътлая комната, а она занимала какую-

то маленькую конурку. Въ его комнатъ уже ждалъ накрытый для вечерняго чая столъ. Обстановка состояла изъ шкафовъ съ книгами, письменнаго стола и кровати. Третій стулъ пришлось принести изъ комнаты Елены Петровны. Отъ всей обстановки такъ и пахнуло ученымъ подвижничествомъ и интеллигентнымъ монашествомъ. Даже любящая женская рука, присутствие которой чувствовалось въ каждой мелочи, не нарушала этого подвижнически-монашескаго стиля—это была рука сестры. Исключение представлялъ только женскій портретъ, стоявшій на письменномъ столь.

- У насъ еще есть свободная комната—перевзжайте,—предлагала Елена Петровна, заваривая чай. Главное достоинство нашихъ номеровъ абсолютная тишина. Вамъ у дяди, Марья Гавриловна, не думаю, чтобы было удобно...
- Я тамъ на время... Такой особенный случай вышелъ... Я очень люблю старика, а у него большое горе.
- Горе?—переспросилъ Брусницинъ, прихлебывая чай изъ стакана.
- Да... Разыгрался довольно грустный романъ. Вы, можетъ быть, помните дъвушку, которая гуляла со мной въ Павловскомъ паркъ? Очень бойкая и веселая особа и такая милая...

Честюнина почувствовала себя точно дома и разсказала романъ Кати. Въдь эти люди были почти родные, и она выдала чужую семейную тайну. Но она не успъла даже раскаяться въ послъднемъ, потому что Брусницинъ пошелъ къстолу, принесъ портретъ и, подавая его гостъв, проговорилъ:

— Моя жена... актриса. Тоже быль романъ... да. Но, къ счастью или несчастью, онъ скоро кончился... Всё почемуто считаютъ меня неспособнымъ къ нёжнымъ чувствамъ, а вотъ вамъ цёлый романъ... И еще какой: хотёлъ отравляться.

Честюнина только теперь припомнила, какъ Елена Петровна намекала ей о какомъ-то горъ брата — оно было налицо. Сейчасъ Елена Петровна наклонила голову надъ своей чашкой и методически размъшивала таявшій сахаръ съ такимъ видомъ, точно производила какой-нибудь химическій опытъ. Искренній тонъ Честюниной подъйствовалъ на Брусницина заразительно, и онъ разсказалъ свой романъ просто и спокойно, какъ говорятъ о близкихъ людяхъ.

— Меня поразило совпаденіе, — объясняль онъ. — Тамъ— актеръ, здѣсь — актриса... Ахъ, какъ мнѣ это знакомо и близко!.. И я думаю, что романъ вашей сестры закончится такъ же скоро, какъ и мой. Желаю ей, конечно, счастья, но не вѣрю въ него, потому что тамъ, на сценѣ, такая разрушающая обстановка, свои традиціи, привычки — однимъ словомъ, специфическая атмосфера.

Романъ Брусницина былъ очень несложенъ. Онъ встрътилъ сестру одного университетскаго пріятеля, красивую и бойкую дъвушку, которая училась на какихъ-то театральныхъ курсахъ. На послъднее онъ, конечно, не обратилъ вниманія, увлекся и женился.

— Что это только было! — удивлялся Брусницинъ самому себъ. -- Представьте вы себъ меня, съ моей фигурой, отыскивающаго въ гостиномъ двор' искусственные цвъты, завивающаго въ парикмахерской дамскіе парики... А сколько я переносиль за кулисы картоновь съ разными тряпками, какъ я ухаживаль за господами театральными рецензентами, какъ я дежуриль на репетиціяхь... Да, да, все это было и я даже какъ-то сейчасъ не върю самому себъ, что это было. А ревность?.. О, я прошель хорошую школу... Нъть, это такое ужасное и несправедливое чувство... Представьте себъ меня, подкарауливающаго жену на улицъ, меня, перехватывающаго ея письма... Удивительно, что человъвъ въ самый главный моменть своей жизни дёлается сумасшедшимъ. Развѣ это быль я?... Теперь я говорю объ этомъ спокойно, потому что сдълался опять самимъ собой... И, въдь, я считалъ ее умнъе всёхъ людей на свёть, честнье, лучше. Изъ-за нея разсорился съ сестрой, чуть не бросилъ своей науки и даже котълъ поступить на сцену...

Онъ разсказываль о себѣ съ юморомъ, такъ что даже Елена Петровна раза два улыбнулась. Такъ разсказываютъ путешественники о своихъ смѣлыхъ и комическихъ приключеніяхъ, когда вернутся домой, подъ родную кровлю. Свое незнаніе жизни и людей, довѣрчивость и увлеченія Брусницить передавалъ съ безпристрастіемъ лѣтописца.

 И вдругъ ничего нътъ... — съ грустью закончилъ онъ. — Виноватъ: остались болотныя растенія, которыя не умъютъ измънять, но ревность возбуждать могутъ. Сегодня, напримъръ, Елена Петровна сильно ревновала Иванова, какъ бы онъ не заъхалъ въ мое болото... Но онъ точно предчувствовалъ и скромно ограничился сушей. Въ наукъ, Марья Гавриловна, есть свои увлеченія, страсти и даже несправедливость...

Домой Честюнина возвращалась уже въ первомъ часу, унося съ собой такое хорошее настроеніе. Какіе милые люди эти Брусницины, особенно онъ, соединявшій въ себъ громадную наблюдательность и еще болье громадную наивность, какъ всъ чистые люди. Какъ легко дышется въ этихъ монашескихъ кельяхъ и какъ далеко отъ нихъ все остальное, что волнуетъ и губитъ людей. Честюнина чувствовала себя самое лучше и чище, потому что встрътила именно то родное, къ чему всегда рвалась всей душой.

Подъ этимъ настроеніемъ Честюнина вернулась и домой. Отворявшій ей подъ'йздъ швейцаръ Григорій осклабился и проговорилъ всего одно слово:

- Прівхадчи...
- Кто?
- Сами-съ, генеральша...

Елену Оедоровну ждали только черезъ двѣ недѣли, и Честюнина была не особенно пріятно поражена этимъ извѣстіемъ. Ее безпокоила участь бѣднаго дяди. Она быстро поднялась по лѣстницѣ и въ передней уже встрѣтила слѣды заграничнаго нашествія. Стояли дорожные сундуки, картонки, сакъ-вояжи—Елена Оедоровна иначе не могла ѣздить.

Въ гостиной расхаживалъ Эженъ, разодътый, какъ попугай—какая-то невообразимо пестрая пара, красный галстукъ, красные башмаки, въ зубахъ какая-то длинная соломина. Онъ издали сдълалъ предупредительный жестъ.

- Предви бунтуютъ...—объяснилъ онъ шепотомъ, указывая на вабинетъ.
  - Ты получилъ мое письмо?
- Даже очень... И благодаря ему, мы вылетёли изъ-за границы двумя недёлями раньше. А все ты виновата, Магіе... Ахъ, ужъ эти проклятыя письма—онё мнё отравляютъ всю жизнь.
- Но, вѣдь, я тебя просила только подготовить Елену Федоровну?

— Я и хотёль и даже повель дёло, какъ Бисмаркъ, но мутерхенъ, по своей привычкѣ, сдёлала у меня обыскъ и... и вотъ мы вылетёли бомбой. Я, конечно, уважаю предковъ, но въ большомъ количествё они иногда надоёдаютъ... Я вполнѣ понимаю, почему сбёжала Катя. И я бы съ удовольствіемъ сбёжалъ, если бы нашлась какая-нибудь сумасшедшая, хорошенькая и молоденькая актрисочка, которая выкрала бы меня отъ предковъ...

На этотъ разговоръ вполголоса въ дверяхъ кабинета показалась сама Елена Өедоровна. Когда Честюнина подошла поздороваться, она не подала руки, а показала свои часы.

- Скоро часъ... Гдъ вы изволили пропадать, сударыня?
- Я... я была въ ученомъ засъдании.
- До часу?.. Ха-ха.. Такъ можеть лгать моя горничная, сударыня, а вамъ стыдно. Я еще не совсемъ сошла съ ума... Впрочемъ, мнъ нужно поговорить съ вами.

Она пропустила Честюнину въ кабинетъ и плотно приперла за собой дверь. Эженъ оставался посреди гостиной и улыбался. Онъ отлично зналъ, что значитъ разговоръ милыхъпредковъ... Задастъ жару и пару мутерхенъ. Кстати, Эженъпожалълъ, что не успълъ перехватить деньжонокъ у Магіе, а тотеперь самая бы пора махнуть на острова и отдохнуть душой.

Пропустивъ племянницу впередъ, Елена Оедоровна съвакимъ-то шипъньемъ навинулась на мужа.

— Вотъ полюбуйтесь на плоды вашего воспитанія, Василій Васильичъ... Родная дочь сбѣжала, а племянница возвращается домой въ часъ ночи. Очень мило...

Василій Васильичь стояль у овна и молчаль.

- Стоило миѣ уѣхать на три мѣсяца, какъ вы здѣсь всѣ посходили съ ума. Развѣ Катя посмѣла бы при миѣ надѣлать такихъ глупостей... Впрочемъ, о ней потомъ. Она еще ребенокъ и находилась подъ дурнымъ вліяніемъ. М-lle Честюнина, какъ вы полагаете относительно этого вопроса?
- При чемъ же тутъ Маша?—вступился Василій Васильичъ, набираясь храбрости.—Я полагаю, что каждый отвъчаетъ за себя, и Катя не маленькая...
- Однако, достаточно было перевхать m-lle Честюниной къ намъ на дачу, какъ бъдная Катя совсъмъ потеряла голову... О, я отлично понимаю, какъ происходило все дъло.

Ядъ разврата былъ занесенъ и этого было достаточно. Помилуйте, женскій вопрось, равноправность—и воть вамъ результать. Да... Боже мой, до чего я дожила?!.. Мы васъ приняли, m-lle Честюнина, къ себъ въ домъ изъ милости, т. е. Василій Васильичъ. Я не буду скрывать, что была противъ этого и была права... Результаты, къ сожальнію, на лицо. Вы внесли заразу въ нашъ домъ...

— Елена Өедоровна, позвольте мит уйти...—спокойно отвтила Честюнина.—Я не считаю нужнымъ оправдываться въ чемъ-нибудь. Вы меня оскорбляете совершенно незаслуженно...

Дѣвушка повернулась и вышла. Елена Өедоровна широко раскрытыми глазами посмотрѣла ей вслѣдъ, потомъ посмотрѣла на мужа и проговорила съ зловъщимъ спокойствіемъ:

- О, я только теперь поняла все...

Д. Маминъ-Сибирякъ.

(Продолжение слидуеть).

# прошлое, настоящее и будущее вселенной.

Космологическія письма Герм. Клейна.

Переводъ съ третьяго нъмецкаго изданія К. Пятницкаго.

#### письмо і.

#### Міръ, какъ цълое.

Введеніе.—Разнообразіе й совершенство современных астрономических инструментовъ. — Значеніе астрономіи для духовнаго развитія человічества. — Возврінія древних и ошибки астрологовъ. — Разцвіть точных наукь и первые взгляды на устройство вселенной. — Работы Фридриха Вильяма Гершеля. — Расположеніе звіздных системь въ пространстві. — Развитіе и относительный возрасть неподвижных звіздь. — Поглощеніе світа звіздь въ міровомъ пространстві, — «Обновленіе» міровь. — Появленіе «новыхъ» звіздь и его объясненіе.

Планетная система, небесное пространство, переполненное звъздными мірами, ихъ устройство, ихъ исторія—все это въ высшей степени привлекательно для человъческой мысли. Много мніній было высказано въ прежніе въка относительно обитаемости планетъ и кометъ, относительно связи между землею и звъздами, наконецъ, относительно исторіи вселенной. Часто эти мнінія противоръчили одно другому. Вотъ почему можетъ показаться безнадежною наша попытка снова освътить данный вопросъ съ научной и философской точки зрінія, на основаніи аналогіи и правилътеоріи въроятностей. Но—наше положеніе иное, мы счастливъе своихъ предшественниковъ: обратимъ ли мы вниманіе на общіе законы природы, или на устройство небесныхъ системъ, или на физическое состояніе отдільныхъ міровыхъ тіль,—обо всемъ этомъ мы знаемъ нынів несравненно больше, чімъ знали даже 30 літъ назаль.

Телескопъ достигъ теперь такой степени совершенства, какая раньше считалась невозможною.

Фотографическая пластинка показываетъ намъ милліоны небесныхъ тыль, недоступныхъ человъческому глазу даже съ по-

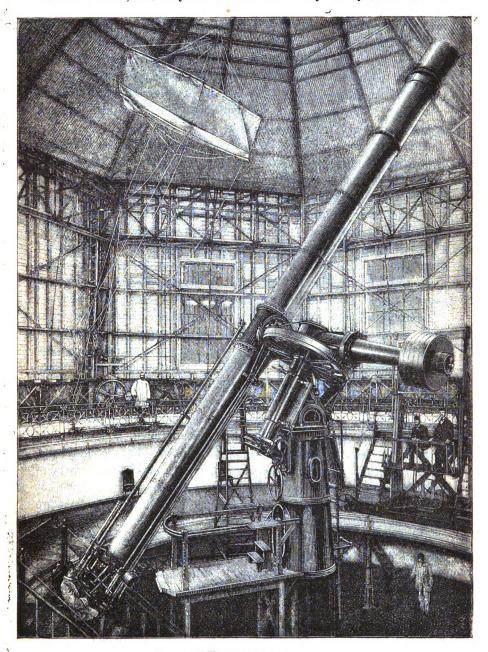

Вольшой Пулковскій рефракторъ.

мощью сильнейшихъ телескоповъ. Чтобы изследовать звезды, которыя съ начала вековъ оставались скрытыми, нетъ н ужды не-

премѣнно оставаться при телескопѣ: эту работу можно производить во всякое время въ своемъ кабинетѣ.

Сиектроскопъ, укрѣпленный при окулярѣ телескопа, позволяетъ намъ съ одного взгляда опредѣлять состояніе матеріи и химическій составъ ея даже въ отдаленнѣйшихъ глубинахъ мірового пространства; если же соединить его съ фотографическою пластинкою, онъ покажетъ намъ, что нѣкоторыя неподвижныя звѣзды движутся около другихъ, сосѣднихъ, которыя невидимы для насъ.

Такимъ образомъ, успъхъ науки превзошелъ самыя смълыя надежды нашихъ предшественниковъ.

Наконецъ, цъм рядъ смълыхъ и осторожныхъ мыслителей недаромъ занимался вопросомъ о происхожденіи міра, изучая тъ слъдствія, которыя должны были вытекать изъ этого происхожденія и существуютъ до нашихъ дней. Легко видъть, что въ наше время космологическія соображенія покоятся на иныхъ, болье прочныхъ основаніяхъ, чъмъ въ прежнюю эпоху. Вотъ почему, изслъдуя устройство вселенной съ космологической точки зрънія, нътъ нужды подчиняться взглядамъ прошлаго и идти по стопамъ Фонтенеля и Ламберта, хотя бы мы и сознавали, что не всякому дается живое воображеніе перваго и проницательность втораго.

Мыслящіе люди всёхъ странъ съ особеннымъ вниманіемъ следять за астрономическими наблюденіями и ихъ результатами. Причина понятна: эти результаты разгоняють тотъ мракъ, которымъ нокрыто происхожденіе міра и тайна нашего собственнаго существованія. Въ самомъ дёлё, всё изслёдованія, всё порывы человіческаго духа вращаются около вопроса, откуда произопиель міръ, откуда взялись существа, которыя сознають этотъ фактъ, которыхъ волнуетъ мысль: «почему существуеть нёчто, почему источникъ бытія течеть непрерывно?» Въ самомъ дёлё: почему? Въ этомъ весь вопросъ. Представимъ, что онъ рёшенъ окончательно; тогда великая тайна міра лежала бы предъ изслёдователемъ со всёмъ разоблаченная, тогда мы поняли бы собственную роль въ этой смёнё вещей, мы поняли бы все видимое.

Суждено ли намъ достигнуть такой высшей точки зрѣнія? Мы должны теперь же отвѣтить: нѣтъ! Намъ недоступны «вещи въ себѣ», мы познаемъ только образы, которые, отлившись въ формы пространства, времени и причинности, доходять до сознанія при посредствѣ нашихъ чувствъ. Самое сознаніе является для насъ непроницаемою тайной. Попытки свести сознаніе или ощущеніе на явленія движенія,—эти попытки совершенно не научны и обнаруживають у авторовъ полное отсутствіе философскаго склада мышленія. Движеніе есть не что иное, какъ движеніе, и групца

колеблющихся атомовъ остается группою атомовъ, не болѣе. «Утверждаютъ», говоритъ *Рибо*, «что наше субъективное ощу щеніе теплоты, свѣта и т. д. настолько же отличается отъ движенія, насколько сознаніе отличается отъ сотрясенія нервовъ; мы должны указать, что это сопоставленіе натянуто. Чтобы за движеніемъ послѣдовало ощущеніе свѣта, нуженъ оптическій аппаратъ и сознаніе; чтобы движеніе вызвало звукъ, нуженъ акустическій аппаратъ и сознаніе. Но какъ достигнуть, чтобы сотрясеніе нервовъ сдѣлалось сознаніемъ, котораго еще нѣтъ? Кто смо-

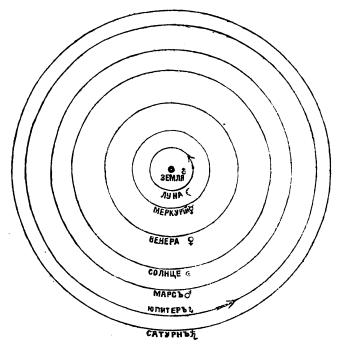

Система міра по Птоломею.

жетъ объяснить это превращеніе? Мы склонны допускать ошибку, въ высшей степени ненаучную, мы говоримъ: представимъ, что исчезли люди и всѣ вообще существа, одаренныя мыслящимъ и чувствующимъ мозгомъ; вселенная съ ея свѣтомъ и блескомъ, съ ея роскопью красокъ, съ ея образами и гармоніей,—однимъ словомъ, со всей ея красотою, все-таки будетъ существовать. Это глубокое заблужденіе: вселенная, по крайней мѣрѣ, для насъ,— не болѣе, какъ рядъ состояній сознанія; предметы, образы, краски, словомъ, всѣ свойства, также всѣ законы матеріи существуютъ для насъ только волѣдствіе этого. «И этотъ міръ», говорить Шопенгауеръ, «не существовалъ бы болѣе, если бы человѣческіе мозги

не размножались безъ перерыва, чтобы воспринимать міръ, который безъ этого обратился бы въ ничто, и чтобы отбрасывать, какъ мячъ, другъ къ другу эту великую, сходную во всъхъ отношеніяхъ картину, тожество которой они выражаютъ словомъ «объектъ».

Бросимъ взглядъ на древнъйшій періодъ знанія; мы найдемъ, что представленія объ устройстві и свойствахъ вселенной были тогда такими же примитивными и детскими, какъ и наблюденія, на которыя они опирались. Какимъ теснымъ казался міръ темъ людямъ, которые считали землю его центромъ и главною частью, а голубое небо разсматривали, какъ сводъ, къ которому прикрѣплены зв'язды! Разъ земля принималась за средоточіе вселенной. человъкъ, властелинъ земли, неизбъжно долженъ былъ казаться центромъ всего творенія. Для него, по мивнію нашихъ предковъ, сіяли звізды, для него солнце свершало свой путь, для него луна мѣняла свой свътлый ликъ и лила на землю серебристые лучи, Съ психологической точки эркнія было бы любопытно проследить, какія отношенія между человікомъ и различными небесными явленіями признавались у отдільныхъ племенъ, сообразно съ ихъ духовнымъ складомъ и степенью развитія. Чтобы не отклоняться черезчуръ далеко отъ предмета моихъ писемъ, я хочу ограничиться однимъ только приміромъ. Возьмемъ пятна, наблюдаемыя на лунъ; первобытные народы обыкновенно связываютъ съ ними различныя легенды и минологическіе разсказы, и вотъ, съ изумленіемъ мы встрічаемъ одни и ті же воззрінія у разнообразнійшихъ племенъ, на всъхъ концахъ земного шара. У монголовъ и островитянъ Тихаго океана, у перувіанцевъ и въ древнихъ англійскихъ преданіяхъ дунныя пятна ставятся въ самую тісную связь съ людскою судьбой и людскими несчастіями. Таинственный Альберть Великій также не могь освободиться отъ наивнаго мейнія, будто лунныя пятна представляють аналогію съ земными организмами. Онъ видълъ въ нихъ дракона: на спинъ дракона возвышается стволъ дерева, а къ дереву прислонился человъкъ. Въ средніе въка Некамь и потомъ Данте смъялись надъ народнымъ возэрвніемъ, которое видить въ пятнахъ дуны образы людей и животныхъ; но даже въ наши дни въ низшихъ слояхъ народа широко распространено мећніе, будто на лунъ находится человъческое лицо или въсы и будто все это можно ясно различить, разсматривая пятна во время полнолунія.

Разъ принимали, что человъкъ—средоточіе и цъль всего творенія, что небесныя тъла существуютъ только ради него, отсюда легко было перейти къ въръ, что звъзды оказываютъ вліяніе на

весь человъческій родъ вообще, и на отдъльныхъ липъ въ частности. Такъ произошла астрологія, искусство предсказывать участь людей по расположенію звъздъ; цълыя стольтія тъснила она всъ истинно-научные порывы человъческаго ума.

Затъмъ явился Коперникъ. По вдохновенному выраженію Тихо-Браге, ему «удалось сорвать солнце съ неба и утвердить его въ пространствъ»; въ то же время овъ вывелъ землю изъ ея незыблемаго покоя и заставилъ ее нестись по круговой орбитъ около мірового свъточа, солнца. Этотъ смълый подвигъ постепенно ст-



Коперникъ.

няль почву у астрологических мечтаній. Земля должна была потерять высокое м'єсто мірового центра, которое несправедливо присвоивалось ей въ теченіе многихъ в'єковъ; ея уд'єль отнын'є каждый годъ описывать кругъ около солнца.

Но правильныя представленія объ устройствѣ планетной системы не скоро еще привели къ раціональному пониманію мірового порядка. Въ этомъ отношеніи поучителенъ примѣръ Кеплера: открывши три закона планетныхъ движеній, онъ существенно усовершенствовалъ систему Коперника, 'и вдругъ этотъ же самый ученый допускаетъ мысль, что движенія планетъ подчинены спеціальному вліянію небесныхъ геніевъ, которые, будто бы, указы-

вають каждой планеть ея путь. Изобрытеные зрительной трубы повлекло за собою весьма важныя открытія. Все-таки еще въ 1733 году Дергама ставиль вопрось: не потому ли мы видимъ свътъ туманныхъ пятенъ, что по ту сторону твердаго небеснаго свода находится область огня, которая просвъчиваетъ мъстами. Чрезвычайную яркость туманности Оріона Дергама склоненъ былъ объяснять тъмъ, что здъсь съ силою пробиваются лучи такого «эмпирейскаго неба». Не одинъ Дергама держался подобныхъ воззръній; остроумный Гюйгенсъ, который первый поставилъ точныя наблюденія надъ туманностью Оріона и которому долго приписывалась честь ея открытія, при описаніи этого замъчательнаго небеснаго тъла говоритъ: «можно было повърить, что небесная сфера дала здъсь трещину, и что мы заглядываемъ чрезъ нее въ царство свъта».

Оставляя въ сторонъ глубокомысленнаго Ламберта, равно какъ умозрънія Врайта и Канта, мы находимъ, что только Вильямъ Гершель установилъ научныя воззрънія на устройство вселенной, котя, конечно, они должны были подвергнуться значительнымъ измъненіямъ въ послъдующія времена. Со смерти Гершеля наука шла впередъ гигантскими шагами; въ наши дни возможны изысканія, о которыхъ не ръшился бы подумать ни одинъ разумный человъкъ въ началъ настоящаго стольтія. Облако, которое покрываетъ прошлое, настоящее и будущее вселенной, т.-е. доступной для насъ части мірового пъльго,—это облако за послъднія 50 лътъ значительно освъщено; становятся видны далекіе берега и отдъльные острова на океанъ міра; между тъмъ наука непрерывно стремится впередъ, все болье и болье освъщая тайны и загадки, которыми со всъхъ сторонъ окружаетъ насъ природа.

Къ числу самыхъ важныхъ и точныхъ выводовъ изъ этихъ изследованій принадлежить фактъ, что міръ, насколько онъ открывается намъ въ видё неподвижныхъ звёздъ, туманностей и звёздныхъ скопленій, неизмёримъ и безпредёленъ. Въ міровомъ пространстве, наполненномъ звёздами, нигдё не можемъ мы отмётить последней звёзды, последняго предёла, даже намека на такой предёлъ. Стоитъ увеличить силу инструментовъ, и нашъ взглядъ становится шире и глубже, и въ пространстве выступаютъ все новыя и новыя звёзды. Особенно справедливо это для той части небеснаго свода, по которой проходитъ Млечный Путь, эта свётлая полоса, на которой даже простымъ глазомъ легко видёть различныя степени яркости. Еще Фр. В. Гершель, изследуя Млечный Путь при помощи большого зеркальнаго телескопа, нашель, что его образуютъ миллоны звёздъ; онё склубились мас-

сами, похожими на облака; но вслёдствіе громаднаго разстоянія и большаго числа этихъ звёздъ до сихъ поръ не удалось различить ихъ даже въ самые сильные телескопы. Въ послёднее время на обсерваторіи Лика въ Калифорніи были сняты при помощи фотографіи многія части Млечнаго Пути. Чувствительная пластинка подвергалась д'вйствію свёта въ теченіе 3 часовъ и болеє такимъ путемъ были получены снимки, которые позволяютъ ясно различить т'є зв'єздныя облака, изъ которыхъ состоитъ Млечный Путь.



Фридрихъ Вильямъ Гершель.

Между ними замѣтны темные каналы, похожіе на широкія щели, которыя пересѣкають и дѣлять цѣлое. Если разсматривать такую фотографію въ увеличительное стекло, становится яснымъ, что большинство свѣтлыхъ точекъ—не звѣзды, не отдѣльныя звѣзды, а цѣлыя группы звѣздъ. Такимъ образомъ, Млечный Путь представляетъ изъ себя систему системъ, величайшее скопленіе мірового вещества. Къ нему относятся многочисленныя собранія неподвижныхъ звѣздъ, которыя носятъ названіе «звѣздыхъ кучъ»; наше ночное небо съ разсѣянными по нему звѣздами—не болѣе, какъ одна изъ такихъ «кучъ». Между звѣздами разбросаны мно-

гочисленныя, необъятно-громадныя скопленія раскаленныхъ, слабо світящихся газовъ, это — туманныя пятна. Звіздныя кучи крайне разнообразны по своей величині и количеству членовъ, но всегда отдільными членами ихъ являются неподвижныя, самосвітящіяся звізды, такія же солнца, какъ наше. Иногда мы видимъ, что нісколько звіздъ тіссніе связаны между собою и образуютъ двойную или тройную звізду; въ такомъ случай оні движутся вокругъ общаго центра тяготінія. Встрічаются темныя массы, которыя связаны въ одну систему съ яркою неподвижною звіз-

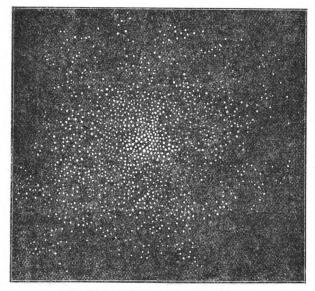

Звъздная куча въ созвъздіи Водолея.

дою. Не мало также отдёльных звёздъ, которыя пересёкаютъ міровое пространство по всевозможнымъ направленіямъ; но въ настоящее время мы еще не въ состояніи изслёдовать пути этихъ звёздъ съ желательною точностью. Къ такимъ странствующимъ звёздамъ принадлежитъ и наше солнце, которое является центромъ движеній для цёлой системы планетъ и кометъ; земля—одинъ изъ членовъ этой системы.

Такова въ общихъ чертахъ картина мірового пространства, таково распредѣленіе звѣздъ, его наполняющихъ. Объ устройствѣ цѣлаго мы не имѣемъ никакого понятія, потому что не можемъ обнять міръ до послѣднихъ его предѣловъ, но если разсматривать расположеніе отдѣльныхъ образованій: звѣздныхъ кучъ, туманностей и звѣздъ, невольно бросается въ глаза совершенно опредѣленный планъ развитія, о которомъ я буду подробно говорить

впосл'єдствіи. Прим'єняя къ царству зв'єздъ представленіе объ исторіи развитія, мы открываемъ новыя и поразительныя точки зр'єнія, о которыхъ не могли бы и мечтать безъ этого.

Для примѣра, обратимъ вниманіе на различную яркость звѣздъ. Оказывается, ее нельзя объяснять исключительно первоначальною разницею между звѣздами и удаленіемъ ихъ отъ насъ: она зависить также отъ того, сколько времени свѣтила данная звѣзда,— значить, отъ ея возраста. Въ подтвержденіе мы можемъ въ настоящее время съ полной увѣренностью сослаться на спектроскопическія изслѣдованія. Уже въ 1874 году Фогель могъ классифицировать спектры неподвижныхъ звѣздъ, исходя изъ мысли, что на этихъ спектрахъ отражаются фазы развитія соотвѣтствующихъ міровыхъ тѣлъ.

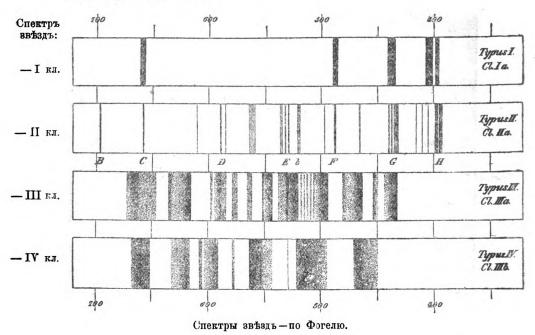

Самыя юныя звізды обладають самою высокою температурою. Раскаленная атмосфера ихъ съ ея металлическими парами производить поглощеніе лишь въ очень слабой степени. Воть почему въ спектрі ихъ темныя линіи отсутствують или представляются очень тонкими. Голубая и фіолетовая часть спектра у этихъ звіздъ бываеть очень яркою; цвіть ихъ вполні білый. Сюда относятся: блестящій Регуль, Вега, затімь Сиріусь; въ спектрі послідняго линіи металловь выступають нісколько сильніе, особенно выділяются линіи желіза и магнія.

Переходъ ко второму классу мы находимъ въ Альтаирѣ: его спектръ приближается къ солнечному. Главнымъ представителемъ ввѣздъ второго класса является наше солнце. Въ его спектрѣ линіи металловъ выступаютъ ясно, даже рѣзко; у нѣкоторыхъ звѣздъ этого типа въ менѣе преломляемой части спектра можно замѣтить блѣдныя темныя полосы. Цвѣтъ этихъ звѣздъ — нѣсколько жел-

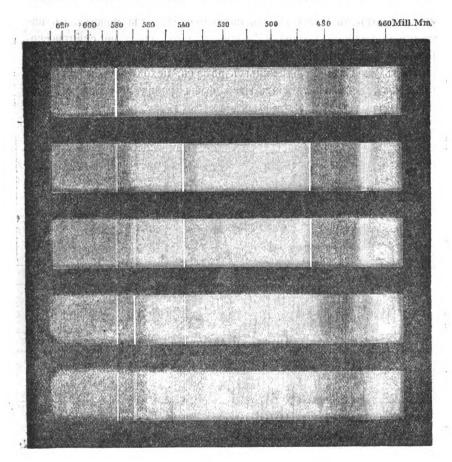

Спектры звъздъ II класса: совпаденіе линій.

товатый; температура ихъ значительно ниже, чѣмъ у звѣздъ перваго типа. Какъ показываютъ изысканія Шейнера на астрофизической обсерваторіи въ Потсдамѣ, многія звѣзды этого класса обнаруживаютъ въ своихъ спектрахъ полное совпаденіе, которое простирается даже на мельчайшія подробности; таковы: солнпе, Капелла, Арктуръ, Альдебаранъ и Поллуксъ. «Отсюда ясно», говоритъ названный наблюдатель, «что въ составѣ и въ исторіи раз-

витія зв'єздъ проявляєтся необыкновенное однообразіе; что у зв'єздъ, которыя находятся на одной и той же стадіи развитія, это однообразіе простираєтся на плотность, температуру и даже на процентное соотношеніе различныхъ элементовъ».

Звёзды третьяго спектральнаго типа болёе или менёе красноваты. Вслёдствіе продолжительности лучеиспусканія, значить, вслёдствіе ихъ возраста, температура ихъ понижена настолько, что сдёлались возможны соединенія элементовъ, изъ которыхъ состоитъ ихъ раскаленная атмосфера; эти соединенія всегда характеризуются болёе или менёе пирокими полосами поглощенія.

Въ спектрахъ этихъ звездъ рядомъ съ темными линіями замътны также многочисленныя темныя полосы. Болъе предомляемыя части спектра, граничащія съ полосою голубого цвъта, являются поразительно слабыми. Между 2 и 3 классомъ неподвижныхъ звъздъ можно проследить постепенный переходъ, который характеризуется усиленіемъ красноватаго оттінка: оть желтой Капеллы можно перейти ко красноватому Арктуру, потомъ къ еще болье красному Альдебарану и, наконецъ, къ Бетейгейзе, которая является самою яркою изъ звъздъ третьяго типа. Точными снимками при помощи спектрографа Шейнера доказаль, что спектръ Бетейгейзе по главнымъ линіямъ представляетъ полное сходство съ солнечнымъ спектромъ; но у Бетейгейзе линіи поглощенія сильнье и болье расплывчаты: тамъ часто сливаются между собою такія линіи, которыя у солнца ясно отдёляются одна отъ другой; поэтому спектръ данной звъзды обнаруживаетъ полосы тамъ, гдъ въ солнечномъ спектръ мы находимъ группы отдъльныхъ линій. Почти половина всёхъ линій въ спектре Бетейгейзе, по Шейнеру, принадлежитъ жельзу, такъ же, какъ и у звъздъ 2-го типа. Нъкоторыя линіи на одной сторон'в расплываются; Фогель зам'вчаль подобную расплывчатость также въ спектръ солнечныхъ пятенъ. Такія одностороннія расширенія образуются, какъ извістно, при химическихъ соединеніяхъ металювъ. Вотъ новое доказательство, что у звъздъ третьяго типа температура значительно ниже, чъмъ у звъздъ предыдущихъ порядковъ. Если держаться аналогіи съ нашимъ солидемъ, можно представить себъ, что у звъздъ третьяго типа на поверхности находятся многочисленныя, громадныя, темныя массы, подобныя солнечнымъ пятнамъ, которыя то исчезаютъ, то снова возникаютъ.

Дъйствительно, многія звъзды этого класса представляють неправильныя колебанія въ своей яркости, почему ихъ относять къ перемъннымъ звъздамъ съ неправильнымъ періодомъ. Эти звъзды послъ своего появленія успъли потерять большую часть тепла чрезъ лучеиспусканіе; онѣ значительно подвинулись по дорогѣ къ полному охлажденію и въ будущемъ чрезъ миріады лѣтъ перейдутъ, наконецъ, въ послѣднюю стадію развитія, именно въ классъ темныхъ звѣздъ, которыя обнаруживаютъ существованіе только притяженіемъ.

Распредёленіе звёздъ между отдёльными спектральными классами еще не установлено съ полною точностью, потому что далеко не всё звёзды спектроскопически изслёдованы. Но уже теперь можно опредёленно утверждать, что первый классъ заключаетъ большую часть неподвижныхъ звёздъ, второй — около половины, третій—не болѣе <sup>1</sup>/8.

Такая неравном врность въ распред вленіи зв'єздъ ни въ какомъ случать не можеть быть случайною: она указываеть на существованіе общей причины. Въ чемъ заключается эта причина? Почему это: чыть больше въ данномъ классь охлаждение, тымъ меньше звъздъ заключаетъ онъ? Шейнеръ даетъ такое объяснение. Каждан звъзда проходитъ длинную исторію развитія: въ первомъ період' она блистаетъ б'елымъ св'етомъ; потомъ становится желтою, наконецъ, красною. Но дольше всего она остается бълою. Причина понятна. Въ этомъ період'я вещество зв'язды бываетъ очень радкимъ; способность къ уплотнению-наибольшая. Но при этомъ уплотнени вырабатываются громадные запасы теплоты, которыми и возм'вщаются потери дученспусканія. Воть почему высокая температура можеть долго оставаться неизменною и первый періодъ развитія оказывается самымъ продолжительнымъ. При дальнъйшемъ развитии обстоятельства мъняются: насколько возрастаетъ плотность звъзды, настолько понижается способность къ уплотненію; теплоты вырабатывается все меньше и меньше. охлажденіе идеть все быстреє; каждый последующій періодъ оказывается короче предыдущаго. Желтая окраска менбе долговбчна, чъмъ бълая; красная исчезаеть еще быстръе. Поэтому во всякій данный моменть бълыя звъзды составляють на небъ громадное большинство, а красныя — меньшинство. Число звъздъ разныхъ классовъ соответствуетъ длине періодовъ развитія.

«Изъ этихъ разсужденій», говорить Шейнеръ, «естественно слѣдуетъ заключеніе, что на просторѣ вселенной должны встрѣчаться и темныя звѣзды; число ихъ зависитъ отъ того, какъ давно началось образованіе звѣздъ въ нашемъ участкѣ вселенной».

Звъзды гаснутъ крайне медленно и постепенно. Чтобы убыль свъта сдълалась замътною, долженъ пройти рядъ годовъ, который по длинъ можно сравнить съ геологическими періодами. Нътъничего удивительнаго, что за тотъ короткій промежутокъ, въ те-

ченіе котораго люди изслідують небо, не удалось съ точностью констатировать ни одного случая дійствительнаго потуханія звіздь. Вываеть, что какой-нибудь звізды вдругь не окажется на томъ місті неба, которое занимала она по точнымъ наблюденіимъ прежнихъ віковъ; но въ такихъ случаяхъ всегда удавалось доказать, что мы имісмъ діло или со звіздою перемінной яркости, или съ



Медлеръ.

планетою, которую ошибочно считали за неподвижную звѣзду. Другое дѣло, еслибъ мы обладали звѣздными картами, ну, коть современъ каменноугольнаго періода, и еслибъ на этихъ картахъбыли нанесены всѣ звѣзды до 15—16 величины, какъ на удивительныхъ фотографическихъ снимкахъ послѣднихъ лѣтъ: нѣтъ сомнѣнія, что нѣкоторыя изъ этихъ звѣздъ оказались бы потухъщими; свѣтъ ихъ за этотъ громадный промежутокъ времени на-

столько ослабъль бы, что мы не въ состояни были бы замътить ихъ съ помощью нашихъ инструментовъ.

Въ прежнее время часто утверждали, будто некоторыя звъзды настолько удалены отъ насъ, что свътъ ихъ не успълъ еще пойти до земли. «Быстрота свъта», говоритъ Медлеръ, «это-величина конечная; промежутокъ времени, отдёляющій наши дни отъ начала творенія, - также величина конечная; поэтому небесныя тыла доступны нашимъ наблюденіямъ лишь на томъ разстояніи, которое можеть пройти свъть въ этоть конечный промежутокъ времени. Такъ какъ темнота небеснаго свода находитъ въ этомъ вполнъ удовлетворительное объяснение, нътъ нужды предполагать поглощение свъта. Вмъсто того, чтобы говорить, что свъть съ извъстныхъ разстояній не можеть доходить до насъ, слъдуеть сказать: онъ не успълз еще дойти до насъ». Върно ли это? Въдь наша солнечная система существуеть уже много милліоновь леть, затъмъ у насъ нътъ никакого основанія принимать, что она возникла первою и что всё остальныя небесныя тела явились несравненно позже; а разъ это такъ, неосновательность Медлеровскаго заключенія становится очевидною. Гершель полагаль, что отъ самыхъ отдаленныхъ туманностей, видимыхъ въ его телескопъ, свътъ долетаетъ до земли въ два милліона лътъ. Этотъ разсчеть опирается на предположение, будто туманности не что иное, какъ отдаленныя звъздныя скопленія. Нельзя забывать. однако, что дальнейшія изысканія Гершеля и данныя спектральнаго анализа сдёлали это предположение шаткимъ. Изслъдуя силу телескоповъ, Гершель пришель къ выводу, что его 40-футовый рефлекторъ проникаетъ въ пространство на 2.300 «звъздныхъ разстоянія». Величину «звъзднаго разстоянія» въ настоящее время опредъляють, круглымъ числомъ, въ 20 билліоновъ миль; свътъ проходить это разстояние въ 16 лътъ. Такимъ образомъ, самыя отдаленныя звъзды, какія можно было наблюдать въ телескопы  $\Gamma$ ершеля, отдены отъ насъ такимъ разстояніемъ, что лучи свъта могутъ пролетьть его не болье, какъ въ 37.000 лътъ. Но это число еще слишкомъ велико. При своихъ разсчетахъ Гершель исходилъ изъ положенія, что міровое пространство абсолютно пусто, что поэтому свътовой лучъ ослабъваеть обратно пропорціонально квадрату разстояній, не болье. Оказалось, что это совершенно ошибочно. Уже Струве доказаль, что при прохожденіи свёта звёздъ чрезъ небесныя пространства происходить значительное поглощение. Онъ находить поэтому, что 40-футовый телескопъ проникалъ въ пространство только на 1/6 того разстоянія, какое указываль Гершель. Можно, конечно, оспаривать вычисленія *Струве* относительно разм'єровъ поглощенія въ міровомъ пространств'є; но самый фактъ поглощенія св'єта не подлежить боліє никакому сомн'єнію. Св'єть и теплота отъ неподвижныхъ зв'єздъ достигають до нашей земли; ужъ одно это обстоятельство заставляетъ признать существованіе среды, въ которой совершается передача, которая переносить св'єтовыя и тепловыя волны чрезъ небесныя пространства.



40-футовый рефлекторъ Гершеля.

Но если эта среда не что иное, какъ въ высшей степени тонкая матерія, родъ вѣсомой жидкости, то ясно, что свѣтовые лучи, проходя столь длинный путь, должны подвергаться значительному ослабленію или поглощенію. Вслѣдствіе этого поглощенія, съ извѣстнаго разстоянія ни одинъ лучъ не достигаетъ земли, и никакія искусственныя средства не помогутъ проникнуть за эту границу. Если опираться на вычисленія Струве, найдемъ, что до сихъ поръ ни одному телескопу не удавалось проникнуть въ глубину вселенной больше, какъ на 1.000 звѣздныхъ разстояній; это пространство свѣтъ пролетаетъ въ 16.000 лѣтъ. Звѣзды, которыя лежатъ за этими предѣлами, недоступны для насъ; мы никогда ничего не узнаемъ о нихъ. Но наша земля существуетъ болѣе 16.000 лѣтъ, навѣрное, даже больше 16.000.000 лѣтъ. Нельзя поэтому ожидать, что на небесномъ сводъ будутъ постоянно выступать такія новыя звъзды, свътъ которыхъ только теперь успъль дойти до насъ. Напротивъ, въ теченіе тысячельтій нъкоторыя звъзды должны становиться все бледнъе и бъднъе, пока совствъ не исчезнутъ изъ нашихъ глазъ. Удалось ли наблюдать такое ослабленіе свъта, — на это отвътить трудно,



Фридрихъ Вильгельмъ Струве.

такъ же трудно, какъ и на вопросъ объ исчезновеніи извѣстныхъ звѣздъ. Вѣроятность очень мала, потому что наши наблюденія обнимаетъ слишкомъ краткій промежутокъ времени.

Время отъ времени въ разныхъ мѣстахъ неба загораются «новыя» звѣзды, иногда значительной яркости. Но этотъ фактъ нисколько не противорѣчитъ утвержденію, что неподвижныя звѣзды съ теченіємъ времени потухаютъ. «Новыя» звѣзды представляютъ совершенно особенный классъ явленій: по выраженію Вильяма Гершеля, это примъръ «обновленія въ лабораторіи вселенной».

Вспыхнула новая звѣзда! Это, значить, среди сонма неподвижныхъ звѣздъ произошло событіе исключительное, нарушающее обычный ходъ вещей. Большинство новыхъ звѣздъ загорались по



Тихо Браге.

близости Млечнаго Пути; это обстоятельство привело нѣкоторыхъ изъ древнихъ астрономовъ, въ томъ числѣ и *Тихо-Браге* къ предноложенію, что эти звѣзды образуются благодаря скопленію свѣтящейся туманной матеріи Млечнаго Пути. Описывая новую звѣзду, которая появилась въ созвѣздіи Кассіопеи въ 1572 году *Тихо* замѣчаетъ, что можно даже признать мѣсто, откуда стянулся свѣ-

тяшійся туманъ. Само собою разумбется, эта гипотеза неосновательна уже по той простой причинъ, что Млечный Путь представляеть не туманную массу, а скопленіе многочисленныхъ телескопическихъ звъздъ. Затънъ наблюденія Тихо надъ этою звъздою показывають, что за короткій промежуть 15 мьсяпевъ она потерпъла крупныя измъненія въ своихъ физическихъ свойствахъ, пока, наконецъ, не исчезла окончательно. Но возможно ли допустить внезапное образование звъзды, которая, сначала блистаеть ослепительнымъ белымъ светомъ, превосходя яркостью всі другія звізды, потомъ въ короткій срокъ теряеть постепенно всю яркость, становится желтою, потомъ красною и, наконепъ, потухаетъ? Не будетъ ли правдоподобиће принять, что звъзда существовала и раньше, что эта вспышка временное преходящее, явленіе въ ея жизни? Уже Ньютонь быль склонень отожествлять появленіе новыхъ звіздъ съ пожаромъ и разрушеніемъ переснаго трама. Ученіе о сохраненіи энергіи подтвердила эту гипотезу. Еще въ 1848 году Роберта Майера замътилъ, что новыя звізды съ кратковременнымъ періодомъ блеска могутъ образоваться благодаря столкновенію двухъ звіздъ, остававшихся раньше незамъченными. Представимъ, что луна низверглась бы на землю; вычисленіе показываеть, что соединенная масса двухъ свътиль пріобръла бы при этомъ очень высокую степень жара, и земля сіяла бы, какъ солице. Если бы мы находились на неподвижной звъздъ, намъ показалось бы оттуда, что вспыхнуло новое солнце. То же самое представляется намъ при появленіи новыхъ звёздъ.

На это дълали одно возражение. Допустимъ, что столкнулись двъ космическія массы, напримъръ, двъ неподвижныхъ звъзды, или что планета упала на свою звъзду; произойдетъ повышение температуры. Но оно была бы столь значительно, что температура не могла бы понизиться до прежняго уровня въ теченіе нъсколькихъ мъсяцевъ; на это понадобились бы цълыя тысячельтія. Все это совершенно върно; немыслимо оспаривать, что охлажденіе крупныхъ міровыхъ тъль можеть сдёлаться заметнымъ только по истечении необыкновенно долгихъ промежутковъ времени. Между тъмъ, у такъ называемыхъ «новыхъ» звъздъ ослабление свъта наступаетъ иногда чрезъ нъсколько дней. Но, по моему мнънію, охлаждение въ этомъ случат вызывается не однимъ лучеиспусканіемъ: есть другая причина. Какъ только столкнутся двъ космическія массы, мгновенно образуется громадное количество теплоты; отдёленные громаднымъ разстояніемъ, мы замёчаемъ это явленіе, какъ внезапное усиление свъта. Благодаря этой теплотъ, веще-

ство обоихъ міровыхъ тіль обращается въ газообразное состояніе; отдільныя частицы матеріи стремятся удалиться одна отъ другой и образують туманность, протяжение которой зависить отъ массы и температуры объихъ столкнувшихся звъздъ. Объемъ увеличивается въ милліарды разъ, и это расширеніе, конечно, не можеть произойти моментально: оно требуеть извъстнаго времени, которое при чудовищныхъ разстояніяхъ, съ которыми имфемъ дфло, нужно измърять недълями и даже мъсяцами. Рядомъ съ этимъ температура газообразныхъ массъ должна падать, такъ какъ расширеніе можеть произойти только насчеть тепловыхъ потерь. Съ понижениемъ температуры уменьшается сила свъта, слъдовательно, ослабіваеть яркость «новой» звізды. Ясно, что послів этихъ превращеній газообразная масса представляетъ уже не зв'єзду, а космическую туманность съ очень малой яркостью. Этотъ выводъ подтверждается спектроскопическими наблюденіями надъ новой зв'єздой 1877 года; въ конц'є развитія она давала спектръ, тожественный со спектромъ планетарныхъ туманностей. Можно принять, что звузда, действительно, превратилась въ такую туманность. Цо всей въроятности, планетарныя и многія другія туманности, которыя созерцаемъ на небъ, не что иное, какъ прежнія звізды, которыя чрезъ столкновеніе обратились въ міровой туманъ. Воть почему спектры этихъ міровыхъ тёль нельзя сопоставлять съ описанными выше типами звъздныхъ спектровъ: они представляютъ, какъ отмъчаетъ профессоръ Пикеринга, совершенно особый типъ, который не имфетъ никакой связи со спектральными типами обыкновенныхъ пеподвижныхъ звъздъ. Ничто, такимъ образомъ, не противоръчить предположенію, что космическія тыла, съ такимъ своеобразнымъ спектромъ, это массы, которыя черезъ столкновение обратились въ туманъ.

Такое столкновеніе между небесными тілами одной и той же системы по истеченіи довольно долгихъ періодовъ времени наступаетъ неизбіжно; его причина—то сопротивленіе, которое оказываетъ (эфиръ при движеніи вокругъ общаго центра тяготінія. Такимъ образомъ, это тонкое вещество, наполняющее небесныя пространства, является причиною гибели отдільныхъ міровыхътіль, и оно же, какъ покажу я даліє, та великая, общая могила, которая поглотить всю энергію вселенной.

(Продолжение сладуеть).

# "IAKTOHЪ".

Разсказъ Маріи Конопницкой.

Онъ не всегда такъ назывался. Всй жители мъстечка, отъ мала до велика, помнятъ, что прежде его звали Лейба Рабиновичъ. Однако, онъ не гордился своимъ именемъ такъ, какъ теперь гордится своимъ новымъ прозвищемъ. Сдълался ли легче ящикъ со стекломъ, который онъ цълый день таскаетъ, согнувъ спину, прибыло ли ему откуда-нибудъ силы—неизвъстно, но онъ какъ-то выпрямился, будто выросъ, и халатъ у него туже подпоясанъ, и шапка больше съъзжаетъ на затылокъ, открывая узкій, высокій лобъ, обрамленный тонкими, гладкими, черными, серебрящимися кое-гдъ волосами. Даже его длинные сапоги, виднъющеся изъ подъ заткнутаго за поясъ халата, и тъ имъютъ совсъмъ другой видъ. Въ мъстечкъ теперь такая грязь, что упаси Боже, а Лейба такой чистый, опрятный, какъ будто только по самымъ сухимъ камушкамъ переступалъ. Чудеса, да и только!

Прежде, бывало, только въ шабашъ поднималъ онъ голову, и его темная, рѣдкая, остроконечная борода шевелилась, какъ-бы отъ тихо нашептываемыхъ словъ; только въ шабашь его прищуренные, отливавшіе золотомъ глаза, пристально смотрѣли куда-то вдаль передъ собою... Теперь онъ всегда бываетъ такимъ и всякій день ходитъ по мѣстечку съ такимъ видомъ, словно у него праздникъ на душѣ, котя ему не легко достается кусокъ хлѣба, да и тотъ, который перепадаетъ на его долю, часто бываетъ горькимъ и черствымъ. А если онъ и сгорбится иногда, и бороду свѣситъ, и глаза опуститъ внизъ на грязную уличку, то стоитъ только кому-нибудь изъ-за угла или изъ темныхъ сѣней крикнуть ему вслѣдъ: «Іактонъ», какъ тотчасъ же Лейба выпрямляется, лицо его свѣтлѣетъ, а взглядъ прищуренныхъ съ золотыми искорками глазъ устремляется высоко, высоко, выше крышъ и выше даже самой синагоги... А между тѣмъ, эта кличка не имѣетъ

въ себъ ничего лестнаго. Всъ отъ мала до велика знаютъ, что «Іавтонъ» значить попросту дурень. Такъ себ' глупый челов' къ, можетъ быть, даже и помещанный. Нередка случалось, что вследъ за этимъ прозвищемъ въ Лейбу пустять горстью песку, грязью или острымъ камнемъ: часто даже и попадаютъ въ него. Ба! да въдь вся «Хевра Келиша», занимающаяся омовеніемъ и погребеніемъ умершихъ, плюетъ ему подъ ноги, не говоря уже про кагальныхъ. А ему все нипочемъ, только зашевелится его остроконечная борода, да лицо озарится внезапнымъ свътомъ, и идетъ онъ, какъ и шелъ прежде, своей дорогой, стуча суковатой палкой. Говорять, онъ и самъ участвоваль въ «Хевра-Кедиша» и погребаль умершихъ. Но ихъ общество исключило его изъ своего числа. То же самое сдълало и общество «Хевра-шомришабашъ», которое посылаетъ въ пятницу, вечеромъ, своихъ глашатаевъ стучать въ двери, припоминая, что пора уже зажигать шабашовыя свъчи, и «Хевра-талмудъ-тора», которое посылаетъ бѣдныхъ дѣтей въ хедеръ, и «Хевра-нертуметъ», которое днемъ и ночью осв'вщаетъ лампами синагогу. А все это над'влалъ Фроимъ Портеръ своею глупою смертью. Да, смерть его была глупая, нечестивая, можетъ, даже и проклятая.

Фроимъ Портеръ давно уже основался въ мъстечкъ и былъ портнымъ, а заработанныя деньги отдавалъ Шлейфману на храненіе; сначала у него было только нісколько злотыхъ, потомъ нъсколько десятковъ ихъ, а послъ многихъ лътъ нужды и труда число ихъ дошло до тысячи и нъсколькихъ сотенъ. Шлейфианъ пускаль эти деньги въ оборотъ, продаваль воловъ, покупалъ, перепродаваль, Вздиль по большимъ ярмаркамъ и пользовался въ мъстечкъ довъріемъ. Фроимъ Портеръ былъ вдовецъ и давно уже похорониль своихь детей, сыновей и дочерей. Быль онъ одинъ одинешенекъ на свътъ и утъшали его въ одиночествъ не дъти и внуки, а только накопленныя имъ въ потъ лица своего деньги. Ему часто приходилось видеть въ жизни, какъ дети и внуки растуть только для того, чтобы покинуть своихъ родителей и дъдовъ и жить для себя; а кровныя денежки его уходили для того только, чтобы со временемъ вернуться назадъ и быть усладой и подпорой въ старости.

И была у Фроима сестра Хайя, выданная замужъ за талмудиста. Мужъ ея пѣлый день качался надъкнигами, не думая о томъ, что онъ будетъ ѣсть и что будутъ ѣсть его дѣти и жена. А дѣтей было много и съ каждымъ годомъ становилось еще больше. Обо всемъ этомъ вѣдала Хайя. Вѣдали объ этомъ ея распухшія и пораненныя ноги, ея трясущіяся исхудалыя руки, ея сверкающіе

жадностью и разбѣгающіеся во всѣ стороны глаза; вѣдали объ этомъ—ея охрипшее отъ непрерывнаго крпка горло, никогда не высыхающій потъ лица ея и безпокойная дума, не знающая отдька ни днемъ, ни ночью.

Обо всемъ этомъ вѣдала Хайя. Это былъ типъ жидовки маленькаго мѣстечка. Молодая, но уже увядшая, она билась изъ-за куска хлѣба, умѣла питаться холоднымъ картофлемъ съ лукомъ или баранками и при этомъ работать, рожать дѣтей и бѣгать за заработкомъ въ окрестныя деревни, умѣла въ теченіе цѣлаго дня напитать семью одной селедкой и фунтомъ хлѣба, да еще при этомъ кормить ребенка своего высохиею грудью.

Не смотря, однако, на всѣ ея усилія, нищета не отступала отъ нея ни на шагъ. Это была нищета хроническая, усиливающаяся каждое первое число мѣсяца, когда нужно было платить два рубля за жалкую квартиру.

Эти два рубля были трагическимъ моментомъ въжизни Хайи. Уже наканун в этого дня она бытала разстроенная, почти полупомъщанная, оппибаясь въ счеть яицъ, которыя цълый день собирала по деревнямъ, забывая дать сдачи, голодная, плохо одътая, дающая тумаки старшимъ ребятамъ, забывая въ тоже время покормить груднаго ребенка и дать супа съ хлѣбомъ мужу-талмудисту. Ни одна самая дучшая гончая собака не будеть съ такимъ рвеніемъ высліживать и тропить дичь, какъ она, пілый день бігая и выбиваясь изъ силъ въ погонъ за копъйкой. Отъ ярости, съ которою она набрасывалась на бабъ у заставы и почти насильно вытаскивала изъ лукошекъ тамъ пару яицъ, здёсь кусокъ сыра или масла, чтобы ихъ перепродать въ мъстечкъ, она переходила къ просьбамъ, мольбамъ и горькому плачу. Мужики отталкивали ее отъ возовъ, но она возвращалась снова въ десятый, въ двадпатый разъ, хваталась за переплеть теліги, лізла сзади въ кузовъ, цёплялась за лошадей. Случалось, что мужикъ стащить съ ея головы чепецъ, дастъ пинка въ спину, разорветъ кофту, а ей все нипочемъ. Какъ вцепится своими худощавыми пальцами въ телегу, такъ и бъжитъ за сорвавшейся вдругъ съ мъста, подхлестываемой кнутомъ кобылой, то торгуясь, то причитая, пока у нея не захватывало духъ и пъна не выступала у рта.

Она обжала такъ за возомъ черезъ шлагбаумъ, черезъ мостъ, мимо почты, мимо аптеки до самаго рынка, отталкивая другихъ жидовокъ, ссорясь съ ними, угождая и льстя мужику, осыпающему ее бранью, и сверкая своими обгающими, налитыми кровью глазами.

Сколько тумаковъ попало ей въ спину, сколько разъ спотыка-

лась она на тумбы, сколько синяковь получила въ такомъ походъ, этого она не считала. Если ей удавалось заработать хоть десять грошей, она возвращалась домой изъ своего странствія побъдоносная и радостная, и начинала считать мъдныя деньги, собранныя такимъ же путемъ впродолженіе цълаго мъсяца. Никогда, однако, ей не удавалось насчитать больше рубля. За другимъ рублемъ она шла къ брату. Она покорно, молчаливо останавливалась у его порога, не дълая ни шагу впередъ и держа у груди самаго маленькаго ребенка, а братъ уже безъ разговора зналъ, за чъмъ она пришла.

Онъ поднималъ тогда склоненную надъ работой, рыжую огромную голову, смотрѣлъ стеклянными выпуклыми глазами на пришедшую, снималъ съ пальда блестящій стальной наперстокъ и, доставъ грязный мѣшокъ, который онъ носилъ на груди подъватнымъ кафтаномъ, доставалъ изъ него рубль и давалъ сестрѣ. Рубль былъ всегда бумажный и кромѣ его въ мѣшкѣ никакихъ денегъ не было, по крайней мѣрѣ, жадные, быстрые глаза Хайи никогда ничего, кромѣ этого единственнаго рубля, не видѣли. Вся эта сцена происходила въ полномъ молчаніи.

Хайя брала рубль, цёловала замасленный рукавъ братнина кафтана и потихоньку плакала. Фроимъ не запрещалъ ей плакать и благодарить его, однако, все-таки пряталъ мёшокъ за пазуху какъ можно скоре, застегивался, надевалъ наперстокъ, а Хайя, всхлипывая и вздыхая, скрывалась въ темныхъ, низкихъ сеняхъ.

Такое положеніе діль продолжалось въ теченіе многихъ літъ. Однажды, утромъ, Фроимъ, молча какъ всегда, не тратя словъ понапрасну, купилъ кусокъ пустыря у бондаря Колкевича, и, подобравъ полы своего халата, отправился въ Трояновскій лісъ приглядіть бревна и доски.

Онъ осмотръть все, какъ слъдуетъ, далъ въ задатокъ деньги, что у него были при себъ, и, распорядившись по дорогъ о свозкъ камня для фундамента, къ вечеру вернулся домой. Въ тотъ же самый день пошла молва въ мъстечкъ, что Фроимъ Портеръ строитъ себъ домъ.

И такъ было на самомъ дѣлѣ.

Вырвали высокую, сорную траву, которую еще не успѣли обглодать козы, смѣрили пустырь съ четырехъ сторонъ, отмѣтили углы зданія и принялись копать землю подъ фундаментъ. Изъ Троянова тѣмъ временемъ мужики возили камни, плотникъ ходилъ по пустырю съ трубкой въ рукахъ, поглядывалъ по сторонамъ, мѣтилъ привезенныя бревна мѣломъ, а работникъ, весело посвистывая, растворялъ въ ящикѣ дымящуюся известь. Прохожіе останавливались на улицѣ посмотрѣть на кипѣвшую работу. Одинъ качалъ головой, другой желалъ счастья, дѣти обступили землекоповъ, и все шло своимъ порядкомъ, какъ всегда, когда чтонибудь строится.

Въ первый же день, да даже въ первый же часъ начала работы, Хайя прибъжала на пустырь, задыхаясь отъ усталости и бросивъ лотокъ на руки своей старшей дъвочкъ. Прибъжала, вскинула глазами на все это богатство и даже руками всплеснула отъ изумленія. Однако, она не пошла къ брату. Боялась разсердить его, тъмъ болье, что въ скоромъ времени предстояло идти за рублемъ. И только, когда наступило первое число, покорно и молча вошла она въ квартиру портного и остановилась, какъ обыкновенно, у порога.

И Фроимъ, какъ обыкновенно, досталъ мѣшокъ и вынулъ изъ него рублевую бумажку. Но когда она стала цѣловать его въ ло-коть, онъ взялъ ее за руку, молча перешелъ черезъ улицу, молча обвелъ Хайю кругомъ всего мѣста, и только когда они остановились у четвертаго угла, сказалъ:

— Слушай, Хайя! Насъ только двое дѣтей отъ нашихъ родителей. Богъ далъ мнѣ заработокъ, а дѣтей не далъ, а тебѣ Богъ далъ дѣтей, а заработку не далъ. Это не хорошо...

Онъ умолкъ и наморщилъ лобъ, какъ бы дѣлая упреки суровой судьбѣ.

Хайя тихо всхлипывалы.

— Шш... шш... ш...—зашипѣлъ Фроимъ.—Тебѣ нечего теперь плакать, тебѣ нужно теперь меня слушать.

Хайя тотчась же отерла рукавомъ глаза и сердце ея забилось.

— Это не хорошо, —продолжаль Фроимъ, наморщивъ узкій лобъ. —Твои діти голодны, и твой мужъ голоденъ, и ты голодна

Хайн горько заплакала. И въ самомъ дѣлѣ она постоянно голодна и не помнитъ даже, когда была сыта...

— Шш, шш,—снова протяжно зашипъть Фроимъ.—Тебъ теперь нечего плакать, тебъ теперь нужно меня слушать! Твои дъти въ лохмотьяхъ, твой мужъ въ лохмотьяхъ и ты сама въ лохмотьяхъ.

Хайя громко зарыдала. О-о-охъ, какъ же давно она не имъла цълыхъ сапогъ на своихъ бъдныхъ, опухшихъ отъ усталости ногахъ... И какъ давно у Абрамки не было рубашки на плечахъ, а сколько горя Гадесъ въ прошлую зиму натерпълась безъ кофты...

— Шш, шш! — зашипѣлъ Фроимъ въ третій разъ.— Твои дѣти не имѣютъ своего собственнаго угла, и твой мужъ не имѣетъ своего собственнаго угла, и ты не имѣешь своего собственнаго угла.

Хайя разразилась громкимъ плачемъ, сжимая въ рукахъ рублевую бумажку, которая служила самымъ убъдительнымъ доводомъ словъ брата.

- Шш... шш!..—успокаиваль ее Фроимъ протяжнымъ шипънемъ, а когда она успокоилась, продолжалъ:
- Ты видёла, какъ я тебя водилъ по половинё пустыря и по половинё фундамента отъ тёхъ двухъ межей до этихъ двухъ межей. Эта половина дома, которая станетъ на этой половинё фундамента и половинё пустыря, будетъ твоимъ домомъ и домомъ твоихъ дётей. Такова моя воля!..

Онъ поднялъ большую рыжую голову и слегка надулъ губы и щеки.

Хайя упала на землю, не помня себя отъ радости и цѣлуя брату колѣна. Слезы градомъ лились по ея исхудавшему и почернѣвшему лицу, стонъ и смѣхъ вырывались по очереди изъ ея груди, а ея руки конвульсивно сжимали грудного ребенка.

Она совсёмъ обезумёла: У нея будетъ домъ! У нея будетъ домъ, собственный домъ, домъ ея мужа и дётей...

Она вскочила на ноги и, какъ безумная, побъжала домой, ничего не видя передъ собой по дорогъ.

У нея будеть домъ! у нея будеть домъ, ея собственный, собственный домъ!

Фроимъ, пыхтя, ходилъ по пустырю до поздней ночи.

Съ тёхъ поръ работа закипёла еще быстрёе. Рыжій портной чуть не всякую минуту бросаль свою работу и важно, молча, шелъ на пустырь, останавливался тамъ, гладилъ бороду и глядёлъ на свой домъ, выступающій смолянымъ желтымъ срубомъ изъ фундамента. Изъ ремесленника онъ превращался въ городского обывателя.

Но когда Шлейфманъ вернулся со степными волами и Портеръ потребовалъ отъ него своихъ денегъ, то Шлейфманъ торжественно, при раввинъ, заявилъ, что никакихъ денегъ на храненіе отъ Фроима онъ не бралъ и что онъ ведетъ торговлю на свои собственныя средства.

Въ ту же ночь эта въсть разопилась по всему мъстечку. Рыжій портной повъсился въ новомъ своемъ владъни на трояновской балкъ, которую только-что хотъли класть на мъсто.

Наступило тихое, ясное, прозрачное утро. Высоко на небѣ погасалъ тонкій, бѣлый серпъ мѣсяца, расплываясь въ сіяніи дня и солнца. Надъ домами кружились голуби, съ ближайшихъ луговъ доносился запахъ свѣжескоппеннаго сѣна. Лейба Рабиновичъ возвращался домой съ молитвы. Плечи его были покрыты погребаль-

нымъ платомъ, въ рукахъ онъ несъ въ бархатномъ мѣшкѣ Тору. Идя по дорогѣ онъ продолжалъ молиться. Его тонкія губы, возносящія хвалу Господу Богу, дрожали отъ неровнаго, нервнаго шепота, переходящаго время отъ времени какъ бы въ пчелиное жужжаніе. Вдругъ онъ остановился. Съ рынка доносился крикъ и необычное волненіе. Какъ пламя при дуновеніи вѣтра то поднимается, то погасаетъ, такъ и крикъ этотъ то усиливался, то ослабѣвалъ, подъ дуновеніемъ невидимой грозы.

Лейба все стоялъ и слушалъ, когда вдругъ мимо него пролетълъ со свистомъ сначала одинъ мальчишка, потомъ другой, потомъ нъсколько сразу и, наконепъ, въ тихую за минуту передъ этимъ уличку, ввалилась разъяренная толпа жидовъ, съ крикомъ, свистомъ, воемъ, съ выраженіемъ ненависти въ воспаленныхъ глазахъ, съ пъною у рта, съ комками грязи и каменьями въ рукахъ.

Посреди улицы два оборванца несли на носилкахъ обнаженный трупъ Фроима Портера. Покойникъ имѣлъ страпиный видъ. Его тяжелая рыжая голова подскакивала съ глухимъ стукомъ на сколоченныхъ на-скоро носилкахъ; его толстыя скорченныя предсмертной судорогой колѣна были высоко приподняты; на посинѣвшемъ лицѣ и въ широко открытыхъ, вылѣзшихъ изъ орбитъ глазахъ отражался ужасъ смерти. Лицо и тѣло самоубійцы были забросаны грязью, оплеваны, побиты каменьями и представляли отвратительное зрѣлище.

Въ первую минуту Лейба Рабиновичъ отступилъ назадъ. Но сейчасъ же опомнился, растолкалъ воющую толпу, сорвалъ съ себя похоронный платъ, набросилъ его на поруганный трупъ и, придавивъ мъшкомъ съ Торой, положилъ на него руки.

Страшный крикъ пронесся по всей толив. Затвиъ, на одинъ мигъ наступила тишина, казалось всв остолбенвли. Тишина эта прерывалась только жалобнымъ чириканінмъ спугнутыхъ и прячущихся подъ навёсы крышъ воробьевъ.

Въ эту-то минуту кто-то произнесъ въ первый разъ это позорное прозвище: «Іактонъ!»

— Іактонъ! — воскликнула вся толпа и тысяча людей выступила противъ защитника несчастнаго трупа.

Была минута, когда, казалось, его растоичетъ толпа. Кто-то сорвалъ ему шапку съ головы, кто-то другой сбросилъ ермолку— съ него стащили халатъ и разорвали на немъ платъе. Ругательства, проклятія и крики обратились теперь на него. Ближе стоящіе плевали ему въ лицо, толкали, тѣ же, которые были дальше, бросали въ него грязью. Мальчишки свистали, приложивъ пальцы ко рту и кричали: «Іактонъ!»

Лейба Рабиновичъ не отступилъ ни на шагъ. Высокій и худой, выпрямившись во весь ростъ, онъ шелъ около носилокъ, ступая большими шагами, въ одномъ жилетѣ, изъ подъ котораго спереди и сзади видны были тесемочки; обнаженная голова его была высоко поднята и одна рука, обернутая священнымъ ремнемъ, была прижата къ груди. Другою онъ придерживалъ на покойникѣ бархатный мѣшокъ съ Торой. Эта святыня охраняла несчастный трупъ отъ поруганія.

Такъ дошли они до самаго вала, за которымъ Фроима Портера закопали во рву посреди проклятій и ругательствъ толпы.

Тогда Лейба отобралъ изъ рукъ носильщиковъ погребальный платъ и Тору и возвратился въ мѣстечко. Толпа теперь раздѣлилась. Одни остались за валомъ набрасывать на могилу самоубійцы сухой хворостъ и камни, другіе бѣжали за Лейбой, свистя и крича: «Іактонъ, Іактонъ!»

Сопровождаемый этими криками, Лейба Рабиновичъ шелъ смѣлымъ, увѣреннымъ шагомъ, держа саванъ и Тору подъ мышкой. Онъ держался прямо и казался выше, чѣмъ прежде, словно бы выросъ на пѣлую голову отъ этихъ надругательствъ.

Только черные, рѣдкіе его волосы прилипли отъ пота къ вискамъ, только блѣдное лицо казалось еще блѣднѣе, а отливающіе золотомъ, прищуренные глаза смотрѣли куда-то далеко, далеко...

Пер. съ польскаго В. Томашевская.

# ИЗЪ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ МЕЛКИХЪ НАРОДНОСТЕЙ.

(Продолжение \*).

IV.

### Войта Напрстекъ.

— Жаль, что вы уже не застали въ живыхъ нашего Войту Напрстка! — говорили мнѣ неоднократно знакомые чехи, когда я пріѣхаль въ Прагу, чтобы познакомиться ближе съ политической, соціальной и литературной жизнью Чехіи.

О Войтѣ Напрсткѣ я уже слыпалъ довольно много и поэтому и самъ сильно сожалѣлъ, что мнѣ не удалось познакомиться съ этимъ замѣчательнымъ человѣкомъ, память котораго глубоко чтитъ весь чешскій народъ. Зная, что въ гостепріимномъ домѣ, гдѣ жилъ Войта Напрстекъ, со времени его смерти ничто не измѣнилось, я попросилъ одного изъ друзей покойнаго — извѣстнаго чешскаго этнографа, Франца Ржегоржа — свести меня туда, и въ одно воскресное утро мы отправились «къ Напрсткамъ», какъ говорятъ и до сихъ поръ въ Прагѣ, не смотря на то, что въ домѣ Напрстка живетъ только вдова покойнаго.

Недалеко отъ знаменитаго Карлова моста находится пѣлый лабиринтъ маленькихъ уличекъ, пересѣкающихся на Виелеемской площади, памятной тѣмъ, что на ней когда-то находилась часовня чешскаго реформатора, Яна Гусса. Домъ, въ которомъ жилъ Гуссъ, сохранился и по нынѣ. На той же Виелеемской площади стоитъ довольно невзрачное старое, сѣрое зданіе, гдѣ жилъ Напрстекъ.

Мы входимъ въ этотъ домъ и, нѣсколько минутъ спустя, переступаемъ порогъ залы, въ которой уже находится довольно многочисленное общество. Предупрежденный заранѣе своимъ спутникомъ насчетъ того, что въ домѣ Напрстковъ господствуетъ вполнѣ американская свобода и что здѣсь совершенно отсут-

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 3, марть 1896 г.

ствують всякія китайскія церемоніи, я начинаю осматривать залу, въ которую мы попали.

Кром'в громадныхъ шкаповъ и полокъ съ книгами, въ зал'в находится масса различныхъ географическихъ картъ, статистическихъ таблицъ, картограммъ, гравюръ, портретовъ и т. д. По ствнамъ развѣщаны группы портретовъ знаменитыхъ дѣятелей всъхъ народностей, начиная съ американцевъ и кончая русскими. Кое-гдъ видиъются различныя изреченія, преимущественно англійскія, на бълыхъ табличкахъ, оправленныхъ въ рамки. Осмотръвъ залу, я начинаю наблюдать за наполняющимъ ее обществомъ.

Въ одномъ углу собралась кучка профессоровъ чешскаго университета, горячо спорящихъ о какомъ-то вопросъ научнаго характера; въ другомъ только-что вернувшійся изъ Южной Америки извъстный чешскій путешественникъ Э. Вразъ разсказываетъ какой - то дам в о своих в похожденіях в; н в сколько челов в к читаютъ газеты и журналы, кое-кто просматриваетъ разложенныя на особомъ столикъ послъднія новости чешской литературы.

Мои наблюденія прерываеть хорошенькая барышня, которая говорить мив:

### — Семнадцать!

Повидимому, моя физіономія выражаеть большое недоумініе, такъ какъ барышня, оказавшаяся впоследстви библіотекаршей, улыбается. На выручку подоспуваеть мой спутникъ, который подводить меня къ маленькому столику, на которомъ расположены тарелки со сладкими сухариками и чарки, наполненныя былымъ виномъ. Чарки стоятъ на клеенчатыхъ кружкахъ, снабженныхъ цифрой. Оказывается, что чарка, предназначенная для меня, стоитъ на кружкъ съ цифрой 17.

Не успыть я еще оптить по достоинству эту остроумную выдумку и разсудить, принесеть ли она какую-нибудь пользу тамъ, гдф бываетъ столько ученыхъ, которые, какъ извфстно, славятся своей разсъянностью, какъ въ залу вошла вдова покойнаго Напрстка, пожилая женщина съ симпатичнымъ интеллигентнымъ лицомъ, въ простомъ, почти крестьянскомъ платьъ, которая, узнавъ, что я первый разъ въ ея дом'я, тотчасъ же направила меня въ музей, куда мы и пошли вмъсть съ г. Ржегоржемъ.

«Напрстковъ музей», соединенный корридоромъ съ домомъ, въ которомъ жилъ Напрстекъ, представляетъ громадное четырехъэтажное зданіе, по богатству пом'єщающихся въ немъ коллекцій могущее поспорить съ богатъйшими музеями Западной Европы. Учрежденію и обогащенію этого музея покойный Напрстекъ посвятиль много труда и средствъ. Изъ всъхъ отдъловъ этого музея, существующаго съ 1862 г., особеннаго вниманія заслуживаетъ этнографическій. Всв чепіскіе путешественники (Голубь, Штекель, Чурда, Дурдикъ, Корженскій, Вразъ и т. д.) считали своимъ долгомъ обогащать коллекціи Напрстка, Предметы, вывезенные изъ Африки Голубомъ или изъ Америки Вразомъ, привлекаютъ вниманіе и техъ, кто видель богатыя венскія и берлинскія коллекціи этого рода. Очень хорошъ отдёль китайскихъ и японскихъ издёлій. Въ славянскомъ отдёлё сразу въ глаза кидаются витрины, посвященныя Галицкой Руси. Тутъ мы видимъ и безчисленныя изображенія русинскихъ народныхъ типовъ, модели крестьянскихъ построекъ, орудій, снарядовъ, чудесныя издёлія изъ желтой мёди карпатскихъ гуцуловъ и т. д. Само собою разумъется, что чешскій отділь превышаеть всі остальные. Особенно богато собраніе чешскихъ и моравскихъ народныхъ вышивокъ и «писанокъ» \*), поражающихъ разнообразіемъ, изяществомъ и замысловатостью орнаментаціи.

Въ другихъ странахъ учрежденія, подобныя этому музею, основываются или правительствами, или богатыми обществами, располагающими громадными капиталами; пражскій же музей, какъ это ни удивительно, обязанъ своимъ происхожденіемъ и всёмъ своимъ богатствомъ исключительно энергіи и заботамъ одного человёка. Однако, заслуги Напрстка вовсе не исчерпываются однимъ этимъ, и если мы станемъ изучать лётопись культурной жизни Чехіи за послёднія сорокъ лётъ, мы постоянно будемъ встрёчать имя Напрстка...

Войта Напрстекъ родился въ 1826 г., въ Прагѣ. Его отецъ умеръ, когда Войтѣ было едва девять лѣтъ. Воспитаніемъ Войты и его брата занялась мать. Это была очень умная и энергичная женщина. Дочь нѣкогда довольно богатыхъ родителей, которые потеряли все свое состояніе во время войнъ конца XVIII столѣтія, Анна рано лишилась отца и была принуждена снискивать пропитаніе для всей семьи. Не имѣя столько средствъ, чтобы пріобрѣсти хоть какое-нибудь образованіе, она рѣшилась прислуживать учителю и наблюдать за чистотой классной комнаты, лишь бы только ее выучили грамотѣ. Выучившись читать и писать, Анна поступила на службу на мельницу, а тѣ короткія минуты, которыя ей оставались послѣ тяжелаго труда, она посвящала самообразованію, читая съ большимъ трудомъ добываемыя книжки. Девятнадцатилѣтней дѣвушкой она выходитъ замужъ за кельнера извѣстнаго трактира «Подъ золотымъ ангеломъ». Черезъ три года

<sup>\*)</sup> Раскрашенныхъ пасхальныхъ яицъ.

посл'є смерти мужа она выходить вторично замужь за Антона Фингергуте, влад'єльца портерной лавки. Семь фингергутовъ, перем'єнившей свою фамилію на чисто чешскую Напрстковъ, повезло. Состояніе Напрстковъ быстро возростало, и вскор'є они пріобр'єли славу богачей-филантроновъ, такъ какъ еженед'єльно, по пятницамъ, передъ ихъ домомъ скоплялась тысячная толпа нищихъ со всей Праги, которыхъ Напрстки щедро над'єляли милостыней.

Овдовѣвъ вторично, Анна Напрстекъ продолжала вести доходное дѣло мужа, но главное вниманіе обратила на воспитаніе своихъ сыновей, Войты и Ферды. Помня, съ какими усиліями ей самой удалось получить начатки образованія, она заботилась не только объ образованіи своихъ дѣтей, но также помогала, чѣмъ могла, бѣдной школьной дѣтворѣ, которая всегда могла получить отъ нея завтракъ, обѣдъ, одежду и деньги на книжки и другія школьныя принадлежности. Когда она умерла (1873 г.), на ея гробъ было возложено болѣе двухсотъ вѣнковъ, преимущественно отъ людей, которые были ей чѣмъ-нибудь обязаны. И по сію пору многіе изъ выдающихся въ настоящее время чеховъ не могутъ безъ слезъ вспомнить о тѣхъ чашкахъ супа и тарелкахъ «кнедликовъ» старушки - Напрстекъ, которыми они утоляли голодъ въ школьные годы.

Анна Напрстекъ сдълала изъ своихъ сыновей благородныхъ, честныхъ, трудолюбивыхъ людей, съ сердцемъ, доступнымъ всъмъ тъмъ хорошимъ чувствамъ, которыя питала ихъ мать. Младшій — Ферда — полюбилъ искусство, преимущественно музыку и театръ, и много способствовалъ развитію въ Чехіи драматической литературы, установивъ постоянный конкурсъ, награждающій самыя выдающіяся произведенія чешской драмы. Ферда жилъ постоянно при матери и умеръ въ 1889 году.

Жизнь младшаго сына Анны Напрстекь—Войты, потекла иначе. Принявъ участіе въ вѣнской революціи 1848 г., онъ принужденъ быль бѣжать въ Америку, гдѣ прожиль девять лѣть. Сначала онъ быль простымъ рабочимъ на фабрикѣ, а впослѣдствіи открыль книжный магазинъ и сталъ издавать чешскую газету «Volne Listy» въ Мильуоки. Американская жизнь, американскія отношенія произвели на молодого чеха сильное впечатлѣніе. Онъ съ большимъ вниманіемъ присматривался ко всѣмъ проявленіямъ свободной американской жизни, но постоянно мечталъ о томъ, чтобы вернуться на родину. Наконецъ, въ 1858 г. Напрстекъ пріѣзжаетъ въ Прагу и сразу же принимается за осуществленіе тѣхъ плановъ, которые назрѣли въ его умѣ за девять лѣтъ пребыванія въ Америкѣ.

Первое, что ему бросилось въ глаза по возвращени въ Чехію—было плачевное общественное и культурное положеніе чешскихъ женщинъ. Онъ съ грустью сравнивалъ ту роль, которую играютъ женщины въ свободной Америкѣ, съ положеніемъ своихъ землячекъ, подчиненныхъ массѣ общественныхъ предразсудковъ, лишенныхъ серьезнаго образованія, не принимающихъ почти никакого участія въ умственной жизни родины. Въ то время даже національное сознаніе большинства чешскихъ женщинъ находилось на очень низкой ступени развитія. Жены и дочери чешскихъ патріотовъ нерѣдко стыдились своего родного языка и говорили по нѣмецки. Напрстекъ понималь, что, пока въ Чехіи не будетъ образованныхъ и патріотичныхъ женщинъ, до тѣхъ поръ нельзя считать прочными всѣ тѣ результаты, которыхъ достигли чехи со времени возрожденія чешскаго народа въ концѣ XVIII ст.

Напрстекъ ръшилъ основать учреждение, которое бы стало центромъ, соединяющимъ вст прогрессивные элементы женскаго общества въ Прагъ. Его замыслы, однако, были встръчены безъособенной симпатіи. Старшее покольніе женщинь отнеслось къ затеж Напрстка съ большимъ недовъріемъ, видя въ ней совершенно ненужную и, пожалуй, даже вредную «американскую» новость. Но встрівченныя Напрсткомъ препятствія только усилили его энергію, и вскоръ онъ основываетъ въ Црагъ «Американскій клубъ чешскихъ дамъ». Душой этого клуба былъ, разумбется, самъ Напрстекъ. Онъ прилагалъ всф усилія къ тому, чтобы привлечь какъ можно больше женщинъ въ члены клуба, снабжалъ клубъ массой книгъ и журналовъ, организовалъ систематическія лекціи по встыть отраслямъ знанія, такъ что клубъ мало-по-малу превратился въ нъчто, похожее на женскій университеть. Число членовъ «Американскаго клуба чешскихъ дамъ» быстро возрастало, а лекціи, читанныя въ клубъ, пользовались большой популярностью. Напрстекъ съумълъ привлечь къ этому дълу весь чешскій литературный и ученый міръ, и нътъ, пожалуй, ни одного выдающагося чешскаго писателя, который бы не читаль лекцій въ «Американскомъ клубъ». Не ограничиваясь лекціями, Напрстекъ устраиваль очень часто экскурсіи членовъ клуба въ различныя учрежденія. Подъ его руковолствомъ чешскія женщины знакомились съ фабриками, мануфактурами, типографіями, больницами, школами, музеями, замівчательными историческими памятниками и т. д. Напрстекъ направляль дамъ, принадлежащихъ къ «Американскому клубу» и къ практической дъятельности.

Необыкновенно любя д'єтей, Напрстекъ заботился о томъ, чтобы «Американскій клубъ» занялся пражской д'єтворой, и съ этою ц'єлью

организовать въ клубъ помощь дѣтскимъ пріютамъ, и деньги, собираемыя такимъ путемъ, достигали иногда довольно крупной суммы. Кромѣ того, члены клуба посѣщали очень часто эти пріюты и надѣляли дѣтей бѣльемъ, одеждой и книжками. Наконецъ, «Амемериканскій клубъ» основалъ, по иниціативѣ Напрстка, сиротскій домъ для дѣвочекъ. Клубъ содержалъ это учрежденіе на собственный счетъ и заботился о воспитаніи и обученіи нѣсколькихъ сотенъ сиротокъ изъ пражскаго пролетаріата. Въ 1866 г. во время австро-прусской войны «Американскій клубъ» принялъ на себя обязанность ухода за привезенными въ Прагу ранеными. Два года спустя клубъ сооружаетъ памятникъ знаменитой чешской писательницѣ Боженѣ Нѣмцовой.

Черезъ клубъ Напрстекъ распространилъ по всей Чехіи нѣсколько неизвѣстныхъ до того времени изобрѣтеній, какъ, напр., маленькія петролейныя кухни и швейныя машины. Особенно усиленно рекламировалъ Напрстекъ швейныя машины, доказывая, что женщина, употребляющая швейную машину, можетъ посвятить гораздо больше времени самообразованію, нежели та, которая употребляетъ въ дѣло только иглу.

Когда Напрстекъ женился (1875), въ его домъ стала бывать вся пражская интеллигенція. Домъ Напрстка былъ первымъ, гдъ осуществлялась полная равноправность мужчинъ и женщинъ, дотоль неизвъстная чешскому обществу. «Американскій клубъ чешскихъ дамъ» былъ разсадникомъ различныхъ полезныхъ учрежденій. Заботы клуба о дътскихъ пріютахъ породили спеціальное общество, которое занялось пріютами. Подъ вліяніямъ лекцій въ клубъ возникло общество, устраивающее публичныя лекціи. Экскурсіи, которыя устраивалъ Напрстекъ съ членами «Американскаго клуба», привели къ учрежденію «Клуба туристовъ» и т. д.

Напрстекъ организовалъ при помощи «Американскаго клуба» дътскія игры на вольномъ воздухъ, въ которыхъ принимало участіе нъсколько тысячъ учениковъ и ученицъ пражскихъ школъ. Напрстекъ вмъстъ съ клубомъ снабжалъ дътей всъми принадлежностями игръ (мячами, гимнастическими снарядами, барабанами и т. д.). Эти игры пріобръли такую популярность, что вскоръ въ Прагъ возникло спеціальное общество, которое стало организовать всякаго рода развлеченія для дътей: загородныя экскурсіи, гимнастическія упражненія и т. д.

По иниціативъ Напрства стали учреждаться въ различныхъ мъстностяхъ Чехіи каникулярныя колоніи для дътей, принужденныхъ жить весь годъ въ городахъ. Напрстекъ же основаль дътское общество ухода за цвътами, которое въ настоящее время

получило широкое распространеніе. Напрстекъ постоянно старался проявить на ділів свою любовь къ дітямъ. Онъ часто посіщаль городскія школы, наділяя хорошихъ учениковъ подарками; принималь у себя дітей, показываль имъ коллекціи своего музея, снабжаль ихъ книжками съ картинками и лакомствами, а по большимъ праздникамъ его домъ превращался въ настоящій дітскій пріютъ.

Школа, какъ низшая, такъ средняя, имъла въ лицъ Напрстка върнаго друга и энергичнаго защитника. Избранный въ члены пражскаго городского совъта, Напрстекъ обратилъ главное вниманіе на развитіе школьнаго дела въ столице Чехіи. Памятна его рѣчь, произнесенная въ защиту свѣтской школы по поводу пресловутаго проекта принца Лихтенштейна, желавшаго придать народной школ'в церковнов'вроиспов'ядный характеръ. Напрстекъ, человъкъ въ высшей степени толерантный, ръзко выступилъ противъ всякаго проявленія клерикализма и защищалъ свободу преподаванія въ дух'в современной науки. Какъ только въ городской совъть поступала петиція какого-нибудь учебнаго заведенія о признаніи ему субсидіи, Напрстекъ тотчасъ же принималь подъ свою защиту это дъло и добивался требуемой субсидіи. Когда въ средъ пражанокъ возникъ проектъ учрежденія гимназіи \*) для дівушекъ, Напрстекъ первый пришелъ на помощь занявшемуся этимъ дъломъ обществу «Minerva».

Напрстекъ настоялъ на томъ, чтобы въ Прагѣ былъ сооруженъ на общественный счетъ центральный кабинетъ учебныхъ пособій, т. е. нѣчто въ родѣ педагогическаго музея. Напрстекъ старался о томъ, чтобы въ школахъ больше вниманія обращалось на гигіену и практически, и теоретически. Благодаря его вліянію, въ дѣтскія хрестоматіи, предназначенныя для народныхъ школъ, было включено извѣстное число статеекъ по гигіенѣ.

Заботясь о школахъ, Напрстекъ помнилъ и объ учителяхъ. Всякій учитель могъ всегда разсчитывать на его помощь, а имя Напрстека занимаетъ первое мъсто среди членовъ основателей «Общества для поддержки вдовъ и сиротъ учителей».

Вся д'ятельность Напрстка сводилась къ одному, именно—къ распространенію образованія среди чеховъ. Однимъ изъ главныхъ средствъ для достиженія этой ціли была доступная для всякаго остатівшая библіотека Напрстка. Еще будучи гимназистомъ въ

<sup>\*)</sup> Кстати сказать, "въ Прагъ возникла первая женская классическая гимназія въ Австріи. Только нъсколько лътъ спустя основываются женскія гимназіи въ Вънъ, Пештъ и Загребъ.

Прагѣ и студентомъ въ Вѣнѣ, Напрстекъ обращалъ всякій лишній гульденъ на покупку книжекъ. По возвращеніи изъ Америки онъ ежегодно покупалъ громадное количество книгъ.

Въ послъднее время въ Прагъ появились и другія публичныя книгохранилища—въ музеъ, въ академіи, въ такъ называемомъ Рудольфинумъ, но, лътъ двадцать тому назадъ, библіотека Напрстка была единственнымъ учрежденіемъ, которое было доступно для всъхъ. Библіотека Напрстка содержить все, что только когданибудь появлялось на чешкомъ языкъ. Кромъ того, въ ней громадное количество сочиненій и журналовъ на иностранныхъ языкахъ: англійскихъ, французскихъ, нъмецкихъ, русскихъ, польскихъ и т. д. Нъкоторымъ отдъламъ Напрстекъ посвящалъ особенное вниманіе. Такъ, онъ старательно комплектировалъ все, что касается женскаго вопроса, рабочаго движенія, исторіи религій, Китая и Японіи. Кромъ книгъ и журналовъ, въ библіотекъ находится громадное собраніе такъ называемыхъ «scrap books», т. е. выръзокъ йзъ различныхъ газетъ и журналовъ, наклеенныхъ на бумагу и переплетенныхъ вмъстъ.

Колоссальныя коллекціи всякихъ фотографій, картъ, глобусовъ, статистическихъ таблицъ и т. д. дополнили библіотеку Напрстка.

Промышленный музей, объ этнографическомъ отдёлё котораго мы уже говорили выше, является самымъ прочнымъ памятникомъ дъятельности Напрстка. Въ 1862 г. Напрстекъ побывалъ на лондонской выставкъ и привезъ изъ Англіи готовый планъ промышленнаго музея. Зная какую силу даетъ народу самостоятельно развивающаяся промышленность, Напрстекъ быль убъжденъ, что чехи только тогда будутъ успъшно конкуррировать съ прочими, болье культурными народами, если постараются развить собственную промышленность и такимъ путемъ поднимутъ общее благосостояніе страны. Однимъ изъ вспомогательныхъ средствъ для достиженія этой цъли должень быль служить и промышленный музей Напрстка. По словамъ программы, обнародованной въ 1878 г., «Чешскій промышленный музей долженъ стать для нашего народа источникомъ практическаго образованія, показывая наглядно и, по возможности, систематически, что сдфлало человфчество на поприщъ промышленности». Благодаря промышленному музею Напрстка, чешскій ремесленникъ и промышленникъ можетъ въ настоящее время ознакомиться съ прогрессомъ человъчества въ области техники, изобрѣтеній и т. д. Кромѣ чисто промышленнаго и этнографическаго отдъла, промышленный музей заключаетъ громадное количество предметовъ, относящихся къ столь любимому Напрсткомъ школьному дёлу.

Какъ человѣкъ, Напрстекъ пользовался всеобщей любовью. Въ его домѣ сходились представители чешской интеллигенціи, безъ различія политическихъ партій. Всякій иностранецъ пріѣзжавшій въ Прагу, старался познакомиться съ Напрсткомъ, и толстая книга, въ которую всякій посѣтитель дома Напрсткова заносилъ свою фамилію, содержить не одинъ десятокъ тысячъ подписей на всѣхъ европейскихъ языкахъ. Когда Напрстекъ умеръ, въ сентябрѣ 1894 г., буквально вся Прага вышла провожать его тлѣнные останки.

Напрстекъ и послъ смерти не разстается съ самымъ дорогимъ своимъ дъломъ, промышленнымъ музеемъ, такъ какъ въ одной изъ нишъ его хранится пепелъ покойнаго, привезенный изъ готскаго крематоріума, гдъ Напрстекъ велълъ сжечь свое тъло.

Л. Василевскій.

## СЭРЪ ДЖОРЖЪ ТРЕССЕДИ.

### Романъ Гемпфри Уордъ.

Переводъ съ англійскаго А. Анненской.

(Продолженіе) \*).

#### IX.

— Но, мой милый Джоржъ, надѣюсь, я имѣю право требовать, чтобы ты, по крайней мѣрѣ, помнилъ, что я тебѣ мать.

Говоря эти слова, она подняла съ коленъ веръ и начала энергично размахивать имъ.

— Какъ хочешь, но я не могу не замѣчать, что ты обращаешься со мной не такъ, какъ слѣдуетъ. Я не жалуюсь на Летти, она, вѣроятно, не ожидала меня, но надо признаться, что она вовсе не любезно встрѣтила мена вчера, вечеромъ, вовсе не любезно. Въ моей комнатѣ было холодно точно въ погреоѣ;—Жюстина говоритъ, что тамъ нѣсколько мѣсяцевъ никто не жилъ, а каминъ затопили передъ самымъ моимъ пріѣздомъ; на туалетъ мнѣ не поставили ни цвѣточка, вообще—не оказали ни малѣйшаго вниманія. Я не привыкла къ этому. Это совершенно разстроило меня; спроси Жюстину, въ какомъ положеніи она меня застала; она сама плакала, глядя на меня.

Лэди Тресседи сид вы выпрямившись на диван съ прямой спинкой, въ курильной Джоржа. Джоржъ ходилъ взадъ и впередъ по комнат и взглядывая на нее по временамъ, замъчалъ съ неудовольствиемъ, какъ она стара, какъ неряшливо од та. Она окутала голову кускомъ бълаго кружева, вмъсто того, бол ве изящнаго убора, въ какомъ она обыкновенно являлась въ общество. Ея темно-красное платье, когда-то образдовое произведение мо-

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 4, апръль 1896 г.

дистки, было заношено и даже заштопано; вокругъ ея рукъ болтались смятыя манжеты, а ея, все еще красивые, глаза не были подведены. Съ самаго прітада лэди Тресседи Джоржу приходилось страдать, съ одной стороны, отъ нъмого негодованія жены, съ другой—отъ глупой болтовни матери, и въ настоящую минуту онъ дълаль новую попытку узнать настоящее положеніе ея дълъ.

— Вы забываете, матушка,—сказаль онъ въ отвътъ на жалобы лэди Тресседи,—что домъ не устроенъ для пріема гостей и что вы дали намъ знать слишкомъ поздно.

Говоря эти слова, онъ въ душћ негодовалъ, вспоминая, какъ вела себя Летти наканунћ вечеромъ.

Лэди Тресседи перемѣнила тонъ.

— Не будемъ спорить объ этомъ, — сказала она, пытаясь сохранить собственное достоинства, — и ты, и Летти, вы, конечно, понимаете, что я не стала бы мѣшать вамъ въ вашъ медовый мѣсяцъ безъ особенно важной причины. Джоржъ! — голосъ ея задрожалъ, она приложила къ глазамъ свой кружевной платокъ я несчастная, раззоренная женщина, и если ты мнѣ не поможешь, я не знаю, до чего могу дойти.

Джоржъ спокойно отнесся къ этимъ словамъ; вѣроятно, онъ слыхалъ ихъ не въ первый разъ. Онъ продолжалъ ходить по комнатъ.

— Я думаю, матушка, намъ нечего повторять общія фразы. Вы об'єщали мні говорить сегодня, утромъ, о ділахъ. Я буду очень вамъ благодаренъ, если вы сразу скажете мні, что съ вами случилось и какая сумма вамъ нужна.

Лэди Тресседи колебалась. Кружево на груди ея дрожало. Затъмъ, она съ мужествомъ отчаянія начала свою исповъдь, сначала какъ будто неръшительно, потомъ быстро, не останавливаясь.

Два года тому назадъ, — разсказывала она, — ей въ первый разъ пришло въ голову попытать счастья... пуститься въ спекуляціи!

— Въ спекуляціи!—вскричаль Джоржъ съ удивленіемъ.— Въ какія спекуляціи? Вы играли на биржъ?

Лэди Тресседи пыталась сохранить свое достоинство. Ну, да, она играла на биржѣ. Она дѣлала это не столько ради самой себя, сколько ради Джоржа, ей хотѣлось увеличить свое состояніе и быть ему меньше въ тягость. Всѣ играютъ на биржѣ. Мносія изъ ея пріятельницъ понимаютъ биржевыя дѣла не хуже мужчинъ и часто удваиваютъ свой годовой доходъ. Она играла подъ руководствомъ свѣдущихъ совѣтниковъ. Джоржъ знаетъ, что у нея въ Сити есть друзья, которые готовы сдѣлать для нея все, рѣшительно все. Но не смотря на это... Ея голось упалъ. Ея ножка

во французскомъ башмачкѣ начала барабанить по стулу, стоявшему подлѣ нея.

Не смотря на это, она попала въ руки негодяя. Да, негодяя, никакимъ другимъ словомъ нельзя назвать этого человъка, какого-то финансоваго агента, который обманулъ ее самымъ безсовъстнымъ образомъ. Она вполнъ довъряла ему и вслъдствіе этого стала кредитоваться у него, а онъ, полагаясь на ея имя, на имя ея сына и на ея аристократическихъ знакомыхъ, давалъ ей деньги для ея спекуляцій, всего..

- Ну, я, право, даже боюсь сказать, сколько всего,—проговорила лэди Тресседи на этотъ разъ вполнѣ естественнымъ голосомъ и поднимая къ глазамъ дрожащую руку.
- Ну, сколько же?—спросилъ Джоржъ, останавливаясь передъ ней съ папиросой въ рукъ.
- Четыре тысячи фунтовъ!—произнесла лэди Тресседи, и глаза ея невольно прищурились, когда она взглянула на него.
- Четыре тысячи фунтовъ! вскричалъ Джоржъ. Какое безуміе!

Онъ подняль руку, сильнымъ движеніемъ бросилъ папиросу въ каминъ и продолжалъ ходить по комнатѣ, засунувъ руки въ карманы. Лэди Тресседи слѣдила глазами, полными слезъ, за его длинной, тонкой фигурой и, не смотря на все свое волненіе въ эти тяжелыя минуты, не могла удержаться отъ мысли, что онъ унаслѣдовалъ отчасти ея изящныя манеры.

- Джоржъ!
- Хорошо, подождите одну минуту. Матушка, онъ съ рѣшительнымъ видомъ посмотрѣлъ на нее — я долженъ прямо сказать вамъ,. что въ настоящую минуту мнѣ совершенно невозможно достать такую сумму.

Лэди Тресседи покрасный отъ гныва, точно разсерженный ребенокъ.

- Очень хорошо, сказала она, очень хорошо. Въ такомъ случат мит грозитъ банкротство, и вамъ съ Летти, втроятно, будетъ очень пріятно видеть этотъ скандалъ.
  - Такъ онъ грозитъ вамъ банкротствомъ?
- Неужели ты думаешь, я прівхала бы сюда, если бы не это?—вскричала она.—Посмотри его письма!

Она вынула изъ своего ридиколя толстую пачку писемъ и передала ему. Джоржъ бросился въ кресло и принялся просматривать бумаги, стараясь не слушать жалобную болтовню лэди Тресседи.

На сколько онъ могъ судить по бъглому осмотру, въ письмахъ говорилссь о пъломъ рядъ рискованныхъ сдълокъ—самой азарт-

ной финансовой игрѣ—при чемъ небольшіе барыши давно исчезли въ огромныхъ потеряхъ. Нѣкоторыя предпріятія были, очевидно, нелѣпы, а между тѣмъ въ нихъ были помѣщены большія суммы, онъ сразу замѣтилъ это и бранился въ душѣ. Подобнаго рода шалости мать его въ первый разъ позволяла себѣ, насколько онъ зналъ ея исторію и, принимая во вниманіе ея характеръ, онъ чувствовалъ, что это грозитъ весьма существенною опасностью ему и Летти.

Затъмъ его поразила новая мысль.

— Скажите, рада Бога, какъ это вы узнали всѣ подробности биржевой игры?—съ удивленіемъ спросиль онъ у нея, прерывая чтеніе. — Вы никогда не говорили объ этомъ со мной. Я никакъ не думалъ, что подобныя вещи интересуютъ васъ.

На самомъ дѣлѣ, онъ считалъ, что по своему умственному развитію она вовсе неспособна къ тѣмъ финансовымъ комбинаціямъ, о которыхъ говорилось въ этихъ бумагахъ. Она во всю свою жизнь ни разу не сосчитала правильно итога, не составила вѣрнаго счета, и онъ въ душѣ часто оправдывалъ ея долги именно этою неспособностью ко всякимъ разсчетамъ. Между тѣмъ, въ той перепискѣ, которую онъ просматривалъ, говорилось мѣстами о такихъ финансовыхъ фокусахъ, которыми могъ бы гордиться любой дѣлецъ Сити,—такъ ему, по крайней мѣрѣ, казалось при бѣгломъ осмотрѣ.

Въ отвътъ на его замъчание, лэди Тресседи гордо выпрямилась, хотя онъ замътилъ, что въки ея дрожали:

— Конечно, мой милый Джоржъ, я всегда знала, что ты считаешь свою мать за дуру. А между тъмъ, всъ мои друзья говорятъ миъ, что у меня необыкновенно свътлая голова.

Джоржъ не могъ удержаться отъ громкаго смъха.

— Въ виду этого?—спросилъ онъ, показывая свертокъ бумагъ, въ которомъ находились: окончательный счетъ г. Чапецкаго; грозныя посланія одного «опытнаго въ дѣдахъ» стряпчаго, имя котораго было извѣстно Тресседи съ весьма не лестной стороны; нѣсколько разъ повторенныя требованія агента и стряпчаго, чтобы лэди Тресседи уплатила хоть половину своего долга м. Чапецкому, и представила какое-либо обезпеченіе уплаты второй половины; въ противномъ случаѣ, ей грозили, что противъ нея будутъ немедленно приняты указанныя закономъ мѣры.

Лэди Тресседи отнеслась сначала къ насмѣшкѣ сына съ угрюмымъ молчаніемъ, затѣмъ разразилась цѣлымъ потокомъ обвиненій противъ «негодяя» Чапецкаго. Какъ могутъ порядочные люди, изъ общества гарантировать себя отъ подобныхъ созданій!

Джоржъ подошелъ къ окну и смотрълъ на садъ въ весеннемъ

уборъ. Наконецъ, онъ повернулся къ матери и перебилъ ея словоизліяніе:

— Я вижу, матушка, что эти аферы продолжались цёлыхъ два года. Вы помните, когда я вамъ далъ порядочную сумму на рождестве, вы говорили, что это поможетъ вамъ расплатиться почти со всёми вашими долгами, а когда я вамъ далъ въ прошломъ мёсяцё тоже не маленькую сумму, вы увёряли, что расплатились со всёми. А между тёмъ, вы все время получали подобныя письма и были должны этому человёку почти столько же, сколько теперь. Какъ вы находите, хорошо было съ вашей стороны обманывать меня такимъ образомъ?

Онъ стоялъ, прислонясь къ окну и барабаня пальцами по стеклу. Странное впечатлъніе производила его молодая фигура при полномъ отсутствій молодости въ его лицъ и голосъ. Быть можетъ, лэди Тресседи смутно почувствовала, что онъ— на видъ мальчикъ, а между тъмъ говоритъ точно власть имъющій: ея гордость возмутилась.

— Ты не имѣешь права говорить такъ со мною, Джоржъ! Я все старалась дѣлать къ лучшему. Я всегда все дѣлаю къ лучшему. Мое несчастіе, что я такая довѣрчивая, такая оптимистка. Мнѣ всегда нужно кому-нибудь вѣрить, отъ того-то друзья такъ и любятъ меня. Ты и твой отецъ совсѣмъ въ другомъ родѣ,—и она принялась слезливымъ голосомъ проводить параллель между своимъ карактеромъ и характеромъ мужа и сына, при чемъ она, конечно, оказывалась гораздо лучше ихъ.

Джоржъ не мѣшалъ ей. Онъ опять смотрѣлъ въ окно и усиленно думалъ. На сколько выяснилось дѣло, долгъ или, по крайней мѣрѣ, большую часть долга, слѣдовало уплатить. Кредиторъ былъ, очевидно, мошенникъ, но изъ такихъ, которые держатся въ предѣлахъ закона; а вслѣдствіе своего удивительнаго легкомыслія, лэди Тресседи вполнѣ стала его жертвой.

Тресседи уже предвиділь, что ему придется побідить свое негодованіе и заплатить. А заплатить—это значило во многихь отношеніяхь стіснить свою жизнь и жизнь Летти года на два, на три. Когда онъ думаль о тіхь жертвахь, какія принесь ради матери, о ея значительной пенсіи, о ея неисправимомъ тщеславіи и затімь о вполні естественныхъ желаніяхь своей молодой жены, сердце его горіло отъ негодованія.

Онъ зналъ, онъ предвидѣлъ, что ему придется сдаться, но не могъ заставить себя въ данную минуту пообѣщатъ чтолибо матери.

- Одно, что я могу сказать вамъ, - произнесъ онъ, снова

обращаясь къ ней,—это, что я не знаю, какъ быть. Я не знаю, откуда мей взять денегъ, чтобы расплатиться съ этимъ человекомъ. Да если бы я и могъ съ нимъ расплатиться—на что у меня положительно ейтъ надежды—урйзавъ на ейкоторое время свои собственныя издержки, развъ я имъю на это право? Я прежде всего обязанъ заботиться о женъ и объ ея потребностяхъ.

- Очень хорошо, сказала лэди Тресседи съ притворною гордостью, прикрывая платкомъ свои дрожавшія губы. Нельзя сказать, чтобы она вполнѣ отчаявалась; въ душѣ она была твердо убѣждена по многимъ основательнымъ причинамъ, что Джоржъ принужденъ будетъ придти ей на помощь. Но вся эта сцена разстраивала ей нервы и ей физически трудно было скрывать свою нелюбовь къ невѣсткѣ, — нелюбовь, которая послѣ вчерашняго вечера грозила перейти въ ненависть.
- Позвольте мив напомнить вамъ, —продолжалъ онъ въжливохолоднымъ тономъ, — что весь домъ въ очень плохомъ состояніи, за исключеніемъ немногихъ комнатъ, которыя мы только-что отдълали, и что на него придется истратить не мало денегъ. Позвольте мив напомнить вамъ также, что въ его дурномъ состояніи въ значительной степени виноваты вы.

Лэди Тресседи безпокойно задвигалась. Джоржъ заговорилъ своимъ обычнымъ небрежнымъ тономъ и закурилъ новую папиросу.

- Вы, конечно, помните, что объщали мнъ, пока я буду за заграницей, жить здъсь и присматривать за домомъ. Полагаясь на это объщаніе, я устроиль извъстнымъ образомъ ваши денежныя дъла. Но оказывается, что въ теченіе четырехъ лътъ, что я путешествовалъ, вы прожили здъсь, въ общей сложности, не болье трехъ мъсяцевъ. А между тъмъ вы дълали видъ, будто живете здъсь; если память не обманываетъ меня, вы свои письма ко мнъ адресовали отсюда.
- Кто это такъ налгалъ на меня! вскричала лэди Тресседи, я жила здъсь гораздо больше, чъмъ три мъсяца!

Но сильная краска выступила на ея все еще нѣжныхъ щекахъ и глаза ея то упрямые, то лукавые избѣгали встрѣчаться со взглядомъ Джоржа.

Что касается Джоржа, онъ стояль, спокойно покуривая свою папиросу, и вдругъ его поразило, или, лучше сказать, его критическій умъ замѣтиль, какое выраженіе пошлости могутъ придать человѣческому лицу мелкія денежныя заботы, въ родѣ тѣхъ, что въ настоящую минуту удручали его мать. Въ немъ поднялось знакомое ему чувство отвращенія. Сколько сценъ, сколько гадкихъ ссоръ изъ-за денегъ между отцомъ и матерью вндаль онъ

въ дътствъ! А позднъе, въ Индіи, чего только ни дълали женщины изъ-за денегъ и изъ-за нарядовъ! Онъ съ презрънемъ вспоминалъ одну знакомую даму въ Мадрасъ, хитрую интриганку, которая занимала у него деньги и которой онъ дарилъ бальные костюмы, и другую, эгоизмъ и расточительность которой погубили одного изъ лучшихъ людей. Неужели всъ женщины въ такомъ же родъ, не смотря на то, что по внъшности кажутся поэтичными?

Громко онъ сказалъ въ отвътъ на возражение матери:

— Я думаю, вы согласитесь, что эти разсказы почти вполнъ върны. Мы слышали, что какая-то поденщица, не особенно примърнаго поведенія, и ея 15-лътняя племянница были здъсь однъ большую часть времени и могли дълать, что хотъли. Въ четыре года старый домъ, котораго не поправляють, приходить въ упадокъ. Я говорю все это не для того, чтобы упрекать васъ, а чтобы объяснить, почему у меня самого нынче много расходовъ-И, наконецъ, неужели вамъ не кажется жестокимъ, что мнъ придется всячески стъснять и обрывать себя, не для того, чтобы доставить женъ моей приличную и комфортабельную обстановку, чего мнъ такъ хочется, а для того, чтобы платить подобные долги?

Онъ невольно хлопнулъ рукой по бумагамъ, лежавшимъ на креслъ, съ котораго всталъ.

Лэди Тресседи тоже встала.

- Джоржъ, если ты намъренъ быть грубымъ съ своею матерью, мнъ лучше уйти. Скажи, пожалуйста, кто разсказалъ тебъ всъ эти сказки про меня?
- Помните Руфь Матью, которая работала у насъ на фермѣ? Она теперь у насъ экономкой. Она видѣла все, что здѣсь происходило!
- О, если Летти слушаеть сплетни прислуги про меня, я знаю, чего мнѣ ожидать!—вскричала лэди Тресседи, дрожащею рукою поднимая съ софы свой вѣеръ и носовой платокъ. Я съ самаго начала говорила, что она будеть возстановлять тебя противъ меня. Я не помню, чтобы я когда-вибудь обѣщала тебѣ то, что ты говоришь. Кто могъ подумать, чтобы женщина, чтобы женщина съ моею наружностью могла похоронить себя здѣсь на цѣлый годъ? Я никогда не обѣщала ничего подобнаго. Во всякомъ случаѣ, мои друзья не допустили меня до этого, а я была слаба, я уступила имъ. Я женщина слабая, обо мнѣ надобно заботиться. Со мной надобно обращаться нѣжно, а ни ты, ни твой отецъ никогда этого не умѣли.
- Вы напрасно плачете, матушка, сказалъ Джоржъ, нисколько не тронутый появленіемъ слезъ; онъ по опыту зналъ, что безъ нихъ дѣло не можетъ обойтись; — я увѣренъ, подумавъ

немного, вы согласитесь, что скор в приходится плакать Летти и мн в. Если вы позволите, я схожу и поговорю съ нею. Она, должно быть, сидитъ въ саду.

Мать сердито отвернулась отъ него, и онъ вышелъ изъ комнаты. Проходя по длинной, общитой дубомъ залй, изъ которой дверь вела въ садъ, онъ вдругъ почувствовалъ странную жалость къ самому себъ. Онъ только-что пережилъ отвратительную сцену, теперь ему предстояли пререканья съ Летти. — неужели это ра-

Летти не было въ саду. Но, пройдя въ рощу, онъ увидѣлъ, что она сидитъ подъ деревомъ на противоположномъ скатѣ холма съ какимъ-то вышиваньемъ въ рукахъ. Апрѣльское солнце освѣщало рощу. Лиственница сзади зеленѣла, а сучья дуба, около котораго она сидѣла, отливали краснымъ въ яркомъ блескѣ солнечнаго дня. На землѣ вокругъ нея виднѣлись нѣжные цвѣтки анемоновъ и подснѣжниковъ, а кустики барвенокъ склонялись къ ней на платье. Она вышивала и ея маленькая ручка поднималась и опускалась быстрымъ, нетерпѣливымъ движеніемъ.

Противоположность ея свъжей молодости среди этого весенняго ландшафта и той непріятной, некрасивой старухи, которую онъ оставиль въ курильной комнать, сильно поразила его.

Лицо его прояснилось.

дости медоваго мѣсяца?

Услыша шаги, она подняла голову.

— Hy, что? — спросила она съ нетерпъніемъ, отбрасывая работу.

Онъ бросился на траву рядомъ съ ней.

— Дорогая моя, мы договорились до конца. Дёло плохо, гораздо хуже, чёмъ мы воображали.

И онъ разсказалъ ей всю исторію матери. Она съ трудомъ сдержала себя, когда онъ назвалъ ей сумму долга; она едва удерживалась, чтобы не прерывать его на каждомъ словъ. Когда онъ кончилъ, она спросила:

— Ну, и что же ты сказаль?

Джоржъ колебался.

— Я, конечно, сказаль ей, что нельпо, ни съ чъмъ не сообразно ожидать, будто мы можемъ заплатить такую сумму.

Летти задыхалась. Его голосъ и выраженіе лица не удовлетворяли ее.

— Несообразно! Я думаю! Ты знаешь, изъ-за чего она надълала эти долгы?

Джоржъ съ удивленіемъ посмотріль на нее.

— Нѣтъ; а ты развѣ знаешь?

— Да, я все знаю. Я сказала вчера вечеромъ своей горничной—я надъюсь, ты не разсердишься за это Джоржъ, ты знаешь Гріеръ ужъ нъсколько лътъ живетъ у меня и знаетъ всъ мои секреты,— я ей сказала, чтобы она подружилась съ горничной твоей матери и вывъдала у нея, что можно. Я чуствовала, что для насъ это необходимо, ради самозащиты. И, дъйствительно, Гріеръ вывъдала все, что было нужно у Жюстины. Я знала, что она съумъетъ. Жюстина вътренница; къ тому же, она хочетъ уходить отъ лэди Тресседи, такъ что ей не было и надобности молчать. Все было именно такъ, какъ я и думала. Лэди Тресседи принялась за спекуляціи вовсе не для себя, а для другого. Помнишь ты того нелъпаго пъвца, который исполнялъ «музыкальный очеркъ» на вечеръ у твоей матери въ февраль, въ Экклестонъ-сквэръ?

Джоржъ быстро отодвинулся и сидёлъ теперь въ нёкоторомъ разстояніи отъ жены, опустивъ глаза въ землю. При ея вопросё, онъ сдёлалъ утвердительный знакъ.

- Помнишь? хорошо, - сказала Летти торжествующимъ голосомъ, -- онъ-главная причина всего. Я такъ и знала, что тутъ кто-нибудь зам'ышанъ, не безъ того. Онъ, кажется, нфсколько лотъ выманиваль у нея деньги, когда она жила въ маленькомъ домикъ на Бюртонъ-стритъ, во время твоего путешествія-ты навърно ничего и не слышалъ объ этомъ-онъ часто бывалъ у нея, просиживаль цёлые часы, любезничаль съ нею, говориль ей комплименты на счетъ ея наружности и костюмовъ, всячески льстиль ей и жиль на ея счеть. Когда она приглашала гостей, онъ всёмъ въ дом' распоряжался. Жюстина говоритъ, что онъ заставляль ее покупать свои любимыя вина, за то, какіе счета представляли виноторговцы! У него есть гдф-то жена и дфти и въ сущности вся семья жила на счетъ твоей матери. Онъ и заставилъ ее пуститься въ спекуляціи. Жюстина говоритъ, что онъ на такихъ спекуляціяхъ потеряль все, что у него было, а твоя мать не могла давать ему достаточно денегь въ долгъ-Летти презрительно усмъхнулась. Онъ и познакомиль ее съ этимъ противнымъ Чапецкимъ, такъ, кажется, его зовутъ? Вотъ и вся исторія. Если были какіе-нибудь барыши, то онъ захватиль ихъ себъ и бросилъ ес, предоставляя ей расплачиваться какъ угодно. Жюстина говорить, что вы последние месяцы вы домени о чемы, кромъ «дъль», какъ она называетъ, не было разговора; она это знаетъ, потому что помогала служить за столомъ. И сколько всякаго народа шлялось къ ней!

Она посмотрѣла на него, удивлянсь его продолжительному молчанію и его позѣ, ожидая, что онъ сдѣлаетъ какое-нибудь за-

мъчаніе, что онъ похвалить ее за ту ловкость, съ какою она все разузнала.

Но онъ ничего не говорилъ, и это озадачило ее. Выраженіе злобнаго торжества въ глазахъ ея исчезло. Она протянула руку и дотронулась до его руки.

— Ну, что же ты, Джоржъ? Я думала для насъ обоихъ будетъ лучше узнать истину.

Онъ быстро взглянулъ на нее.

— И все это твоя горничная вывѣдала у Жюстины? Ты ее разспрашивала?

Она была изумлена и оскорблена его тономъ. Онъ говорилъ такъ холодно, такъ неласково, ей показалось даже—презрительно.

— Да, разспрашивала,—горячо отвътила она.—Я думала, что имъю на это право. Мы должны себя защищать

Онъ снова замодчаль, но душа его невольно возмущалась противъ ея поступка, противъ ея тона, ея стремленія распоряжаться, не дов'єряя ему, ея отсутствія женской деликатности и скромности.

— Мит кажется, — сказаль онь, наконець, сухо, — мит кажется, намъ лучше, по возможности, держаться подальше отъ сплетень прислуги; по моему, это пошло и низко.

Она взяла работу и снова отбросила ее; ея губы дрожали.

- Значить, тебѣ лучше, чтобы тебя обманывали?
- Мнѣ лучше быть обманутымъ, чѣмъ подслушивать у дверей, сказалъ онъ съ горечью. Кромѣтого, во всемъ, что ты узнала, нѣтъ ничего новаго. Около людей въ родѣ моей матери всегда вертятся какіе-нибудь искатели или искательницы приключеній; такъ у насъ всегда было. Она никогда никому не дѣлала зла преднамѣренно; всегда обирали прежде ее, а ужъ потомъ насъ. Отецъ постоянно выталкивалъ за дверь то того, то другого обманщика. Теперь, должно быть, мнъ придется тоже дѣлать.

На этотъ разъ модчала Летти. Ен иголка быстро летала вверхъ и внизъ. Джоржъ вопросительно посмотрълъ на нее, затъмъ подошелъ къ ней и сталъ подлъ нея, прислонясь къ дереву.

— Знаешь, Летти, намъ придется заплатить эти деньги,— сказалъ онъ вдругъ, дергая себя за усы.

Летти тихонько вскрикнула, но продолжала работать еще быстръе, чъмъ прежде.

Онъ опустился на траву рядомъ съ ней и взялъ ее за руку.

- Ты сердишься на меня?
- Какъ же мнѣ не сердиться, когда ты меня обвиняешь, что я подслушиваю у дверей,—отвѣчала Летти, отдергивая руку; грудь ея сильно волновалась.

Онъ съ трудомъ удержался отъ горькаго смѣха, и попытался заключить миръ; Летти прервала его на первомъ словѣ:

- Я знаю, ты думаешь, что я все это дёлаю изъ эгоизма,— вскричала она со слезами въ голосё,—что мнё нужна новая мебель и новые туалеты. Но это неправда. Я только хочу тебя спасти, хочу, чтобы тебя не грабили. Какъ ты можешь при такихъ условіяхъ жить, какъ слёдуетъ члену парламента? Какъ мы можемъ не дёлать долговъ, если, если... откуда ты возьмешь денегъ, чтобы заплатить?—спросила она вдругъ и глава ея вспыхнули.
- Да видишь ли,— нерѣшительнымъ голосомъ сказалъ онъ,—я, помнишь, говорилъ вчера, что продамъ часть земли, чтобы поправить домъ. Боюсь, что намъ придется продать землю и заплатить этому негодяю хоть часть долга. Конечно, для меня было бы всего пріятнѣе немедленно предать самой мучительной смерти и его, и того другого. Но, вмѣсто этого, мнѣ придется просто взять отъ матери все это дѣло, пригласить какого-нибудь ловкаго адвоката и постараться раздѣлаться съ наименьшимъ убыткомъ для себя.

Летти энергичнымъ движеніемъ свернула свою работу, слезы досады катились по ея щекамъ.

- Она должна быть наказана!—воскликнула она дрожащимъ голосомъ,—она должна быть наказана!
- Т. е. ты хочешь сказать, что мы должны предоставить ей банкротиться?—холодно спросиль онъ. —Да, конечно, это, можеть быть, полезное наказаніе. Но я боюсь, что оно надѣлаеть больше непріятностей намь, чѣмъ ей. Разсмотримъ всѣ обстоятельства дѣла. Двое молодыхъ супруговъ, прелестный домъ, прелестная жена, мужъ только-что вступилъ въ парламентъ, съ ними пріятно сблизиться. Идемъ къ нимъ обѣдать на Броунъ-стритъ; прелестный французскій обѣдъ, молодая хозяйка очаровательна. На слѣдующее утро въ «Таймсъ» читаютъ объявленіе о банкротствѣ матерп хозяина.
- Онъ, кажется, единственный сынъ? У него, повидимому, порядочныя средства. Говорятъ, она была страшная мотовка. Но все-таки, знаете, родная мать! вдова! Нътъ, мит это не нравится. Въ другой разъ не пойду къ нимъ объдать. Видишь ли, въ чемъ дъло, моя дорогая. При такихъ разговорахъ тебъ будетъ трудно завоевать мъсто въ обществъ.

Онъ еще не договорилъ своей рѣчи, какъ почувствовалъ всю ея гнусность.

«Неужели я дошель до того, что говорю ей подобныя вещи?» съ недоумъніемъ спрашиваль онъ самого себя. Но Летти, повидимому, нисколько не удивилась.

— Всѣ поймутъ, что ты не можешь раззоряться, чтобы платить такіе страшные долги. Навѣрно, можно какъ - нибудь уладить безъ этого,—сказала она.

Джоржъ покачалъ головой.

- Вст вовсе и не захотять понимать. Нашъ милый свтть дюбить скандалы и не любить снисходительно относиться къ новичкамъ. Твой дебють окажется неудачнымъ, моя дорогая, и вст будуть жалты мать.
- Ахъ, если ты думаешь только о томъ, что скажутъ!—вскричала Летти.
- Нѣтъ,—сказалъ Джоржъ серьезно, но болѣе мягкимъ тономъ.—Къ чорту миѣнія людей. Я самъ себя могу разобрать гораздо лучше, чѣмъ меня разберутъ другіе! Ты, моя дорогая, слишкомъ большая оптимистка. Если бы ты убѣдилась, какъ я, что наша земля препротивное мѣсто, ты не удивлялась бы, что на ней случаются такія непріятности. Ну, что, малютка, развѣ не правда, что въ послѣднія двѣ недѣли на землѣ было препротивно житъ?

Онъ положилъ голову на ея плечо и тихонько гладилъ его своей щекой. Но, не смотря на эту ласку, въ душѣ его шевелилось какое то злое и жосткое чувство, которое ему не хотѣлось анализировать.

- Значить, ты сказаль матери, произнесла Летти послъ минутнаго молчанія, продолжая глядѣть прямо передъ собой,— что ты все за нее заплатишь?
- Напротивъ. Я сказалъ, что мы ничего не можемъ сдѣлать. Я указалъ ей, что намъ необходимо исправить домъ. И все время я въ душѣ отлично сознавалъ, что если требованія этого человѣка законны, мы обязаны удовлетворить ихъ. Я думаю, что мать тоже понимала это. Можно не платить чужихъ долговъ, но за исключеніемъ долговъ матери,—это, очевидно, общее правило. Непріятная вещь—цивилизація! Ну, теперь, онъ вскочилъ на ноги,—пойдемъ и покончимъ съ этимъ дѣломъ.

Летти тоже встала.

- Я не могу видѣть ея,—сказала она быстро. Я не приду къ завтраку. Она вѣдь уѣдетъ на 3-хъ-часовомъ поѣздѣ?
  - Я это устрою, -- сказалъ Джоржъ.

Они молча пошли по рощъ. Когда они подошли къ дому, на лицъ Летти снова появилось выражение не то сдержаннаго гнъва, не то сдержанныхъ слезъ. Джоржъ, внъшнее хладнокровие котораго никогда не нарушалось, надолго уже успокоился и снова вернулъ себъ то снисходительное отношение къ женскимъ слабо-

стямъ, которое являлось у него результатомъ многихъ, нелестныхъ для женщинъ наблюденій. Онъ старался утѣшить жену. Можетъ быть, если ему удастся выгодно продать принадлежащій ему участокъ земли около сосѣдняго большого города — къ нему раньше уже являлись покупатели—то онъ и уплатитъ долги матери и дастъ Летти, сколько нужно для передѣлокъ въ домѣ. Она не должна такъ мрачно смотрѣть на вещи. Онъ постарается устроить все какъ можно лучше.

Въ результатъ его убъжденій она, входя въ гостиную, на минуту, неохотно позволила ему подержать свою руку.

Но ничто не могло заставить ея выйти къ завтраку. Лэди Тресседи, передавъ Джоржу всѣ бумаги Чапецкаго и всѣ свои обязательства, милостиво замѣтила ему, что понимаетъ неудовольствіе Летти и не желаетъ безпокоить ея. Она позвала Жюстину, велѣла подвить себѣ волосы, надѣла шелковое двуличневое платье съ розовой вставкой, только-что полученное изъ Парижа, и явилась завтракать съ сыномъ въ самомъ веселомъ расположеніи духа. Она не обращала вниманія на односложность его отвѣтовъ и въ передней, когда лакей скромно удалился, она со слезами обняла его, говоря, что всегда знала его великодушіе, всегда была увѣрена, что онъ не дастъ погибнуть своей бѣдной мамѣ.

— Надъюсь, матушка, вы не станете слишкомъ скоро подвергать моего великодушія новому испытанію, — насмѣшливо замѣтилъ Джоржъ, помогая ей садиться въ карету.

Послѣ завтрака Летти была въ томномъ и грустномъ настроеніи духа. Она не хотѣла говорить о постороннихъ вещахъ, а Джоржъ чувствовалъ нервное отвращене отъ повторенія утренняго разговора. Въ концѣ концовъ она усѣлась на диванѣ съ романомъ въ рукахъ и предоставила Джоржу идти, куда онъ хочетъ

Спускаясь съ ходма подъ теплыми лучами апрѣльскаго солнца, онъ съ удивленіемъ сознавалъ, что ему очень пріятно быть одному. И онъ не старался отогнать отъ себя этого сознанія, какъ сдѣлало бы большинство влюбленныхъ. Всѣ происшествія, всѣ чувства этого дня казались ему противными и презрѣнными, ему прежде всего хотѣлось уйти отъ иихъ.

Но онъ не могъ уйти сразу отъ всёхъ ихъ. Новый и неожиданный долгъ въ четыре тысячи фунтовъ не легко перенести сравнительно бъдному человъку. Не смотря на философскія разсужденія, которыми онъ утъщалъ Летти, онъ чувствовалъ, что ему придется опять заботиться о денежныхъ дълахъ, составлять разныя смъты и вычисленія. Сколько еще сюрпризовъ такого рода поднесетъ ему мать и какъ можетъ онъ контролировать ее? Онъ понялъ теперь, какую тяжелую семейную жизнь велъ его старый, въчно мрачный отецъ; самъ онъ, благодаря пребыванию въ школъ, въ коллегии и потомъ за границей мало испыталъ ее. Чъмъ можно повліять на мать? Повидимому, ничъмъ. У нея нътъ ни силы воли, ни сознанія нравственнаго долга.

Ему вдругъ пришло въ голову, что онъ долженъ побить этого пѣвца, потомъ, наоборотъ, онъ почувствовалъ, что не межетъ пальцемъ тронуть никого изъ той сволочи, что окружала мать. Хотя онъ никогда не высказывалъ никакихъ идеальныхъ воззрѣній, но онъ всю жизнь былъ чѣмъ-то въ родѣ моральнаго эпикурейца, моральнаго относительно внѣшняго поведенія, а не болѣе глубокихъ чувствъ. Онъ тщательно избѣгалъ загрязниться соприкосновеніемъ съ личностями извѣстнаго типа, преимущественно мужскаго пола. Относительно женщинъ онъ былъ менѣе строгъ и менѣе наблюдателенъ.

Что касается несогласій между его матерью и женой, они перестали казаться ему забавными. Теперь, когда его бракъ былъ свершившимся фактомъ, стало очевиднымъ, какую непріятную ноту они внесутъ въ повседневную жизнь. А кто будетъ постоянною жертвою ихъ? Онъ мысленно видълъ себя въ роли посредника между двумя женщинами, въчно старающагося помирить ихъ, и лицо его вытянулось.

Если бы Летти коть предоставила все ему одному, если бы ея маленькая б\u00e4ленькая особа не м\u00e4лшалась въ д\u00e4ло! Ему очень кот\u00e4лось уб\u00e4дить ее отказать этой Гріеръ, непріятной женщин\u00e4ъ, которая любила соваться туда, гд\u00e4 ея не спрашивали.

Наконецъ, энергично тряхнувъ плечами, онъ рѣшилъ освободиться отъ всѣхъ этихъ мыслей. Онъ пойдетъ въ деревню, постарается, по возможности, склонить на свою сторону рабочихъ и сдѣлаетъ то, что должны дѣлать его приказчики. Его непріятности, какъ владѣльца копей, довольно значительны, но они не такъ мучительны, какъ домашнія дрязги. Онѣ относятся къ области дѣятельности мужчины; думать о нихъ было для него до нѣкоторой степени отдыхомъ.

А между тімъ, посъщеніе деревни не дало ему отрадныхъ впечатлівній.

Прежде всего онъ пошелъ къ старымъ забойщикамъ, которые уже много лътъ работали у Тресседи. Двое или трое изъ нихъ только-что вернулись съ утренней смъны и, если не они сами, то ихъ жены были очень польщены визитомъ Джоржа. Онъ пытался разговориться съ ними, но мужчины сидъли точно окаменълые. Съ трудомъ можно было добиться отъ нихъ слова и Джоржъ

чувствоваль, что въ окружающей (атмосферѣ висить буря, что ему со всѣхъ сторонъ грозитъ опасность, до сихъ поръ еще скрытая, подобно тому гремучему газу, который скопляется въ копяхъ подъ ихъ ногами.

Онъ держалъ себя съ достоинствомъ, но безъ всякой заносчивости, и говорилъ просто и ясно объ общемъ положеніи промышленности, объ условіяхъ угольнаго производства въ Западной Мерсіи, о положеніи хозяевъ, объ опубликованныхъ отчетахъ одной или двухъ значительныхъ компаній округа и тому подобное. Но, въ концѣ концовъ, онъ чувствовалъ, что его негодованіе растетъ вслѣдствіе мрачнаго молчанія рабочихъ. Ихъ грязныя лица и глаза, ослабѣвшіе отъ делгаго пребыванія въ копяхъ, были мало выразительны, но они, во всякомъ случаѣ, не выражали миролюбія.

Посъщение рабочихъ, которыхъ можно было назвать его сторонниками, оказалось столь же мало утъшительнымъ.

Одинъ изъ нихъ, мускулистый штейгеръ, котораго Джоржъ всегда считаль опорой законности и порядка въ округъ, искренно обрадовался своему патрону и встрътилъ его очень привътливо. Жена его поспъпила подать чай, и Джоржъ пилъ и ълъ съ большимъ удовольствіемъ, сидя въ кругу чисто од втой, веселой семьи Макгрегора. Макгрегоръ въ общемъ разсуждалъ вполнъ удовлетворительно о рабочемъ союзъ и его агентахъ. Бёрроусъ, по его мнінію, быль пьяница, распутный негодяй, который только тімь и живеть, что мутить народъ; союзъ дёлаеть большую ошибку, отказываясь отъ предложеній хозяевъ; и если бы не трактиры и не льность, всякій рабочій въ Фёрть могь бы хорошо жить при десятипроцентной сбавив съ заработной платы. Твиъ не менъе, онъ не можетъ не высказать своей твердой увъренности, что борьба начнется непременно, если не теперь, то летомъ или осенью. Времена приходять тяжкія для рабочихъ, которые не принадлежать къ союзу. Число членовъ союза быстро возрастаеть; даже сегодня утромъ въ копяхъ былъ большой шумъ изъ за того, что «союзные» не хотъли спускаться въ одной клъткъ съ «черноногими». Ему и его пріятелямъ, пришлось пустить въ ходъ кулаки. Такъ и всегда будеть. Насиліемъ ихъ не заставять вступить въ союзъ.

Ничто не могло быть успокоительные подобныхъ рычей для зауряднаго хозяина, который искаль себы сторонниковъ. Но Джоржъ не быль зауряднымъ хозяиномъ и подъ вліяніемъ присущаго ему критическаго духа чувствоваль себя не совсымъ ловко. Трезвость несомныно превосходная вещь, но когда онъ замытиль, что его хозяинъ фанатичный поклонникъ обществъ трезвости, онъ пере-

сталь придавать значение его нападкамъ на пьянство и трактиры. Можетъ быть, для рабочаго очень полезно держаться нелестнаго митнія о Бёрроуст, но надобно, чтобы это митніе было на чемънибудь основано. Джоржъ безпокойно двигался на стулт, когда Макгрегоръ разсказывалъ ему обычныя нелтнія исторіи о громадныхъ счетахъ гостиницъ, которыя, будто бы, торчали изъ кармана Бёрроуса и были прочитаны прохожими; и его внутреннее недовольство особенно усилилось, когда въ заключеніо Макгрегоръ сдълалъ следующее замѣчаніе:

- И вотъ, сэръ Джоржъ, куда идутъ всё деньги, вовсе не на умирающихъ съ голоду женщинъ и дётей, увёряю васъ; мужья этихъ самыхъ женщинъ даютъ ему средства жить въ роскоши. Я это всегда говорилъ. Гдё его отчеты? Я никогда не видалъ ни одного, никогда! повторилъ онъ торжественно. Они увёряютъ, будто отчеты можно найти въ газетахъ.
- Конечно, можно, Макгрегоръ, сказалъ Джоржъ съ нервнымъ смъхомъ, вставая, чтобы уйти; всъ больше союзы печатають свои отчеты.

Упрямый ротъ и торчащія волосы штейгера выражали полный скептициямъ.

— Если они и напечатаны, я имъ не върю, —сказалъ онъ. —Я никогда не видалъ приходо-расходной книги и, навърно, никогда не увижу. Ну, прощайте, сэръ Джоржъ, очень вамъ благодаренъ. Върьте моему слову, сэръ, если бы рабочіе не ходили въ трактиры, они легко могли бы жить на меньшую плату и не мъшали хозяевамъ получать свою выгоду.

И онъ съ самодовольствомъ оглянулся на свой чистенькій котеджъ и своихъ хорошо одътыхъ дътей.

Но Джоржъ ушелъ отъ него раздосадованный.

— Его жалованье, во всякомъ случав, не уменьшится,—говорилъ онъ самому себъ;—жалованье штейгеровъ, которые отчасти исполняютъ роль надзирателей, обыкновенно, не зависитъ отъ состоянія промышленности. А что за идіотская подозрительность относительно счетовъ!

Его посл'ядній визить оказался наимен'я удачнымъ. Штейгеръ Маркъ Доусъ, главный соперникъ Макгрегора въ деревн'я, былъ ярый радикалъ, и когда Джоржъ вошелъ, онъ читалъ свою газету и посм'вивался надъ пораженісмъ торійскаго кандидата на выборахъ въ сов'єтъ графства. Онъ принялъ своего пос'єтителя съ удивленіемъ, къ которому прим'єшивалась, какъ показалось Джоржу, значительная доля дерзости. Между ними завязался разговоръ о политикъ, причемъ іоркширское остроуміе Доуса не разъ заділо его хозянна. Доусь, дійствительно, не стіснялся. Онъ готовился держать экзамень на помощника управляющаго и убхать изъ этой містности. Поэтому, ему не было надобности выказызывать особую почтительность, и онъ могь говорить, какъ хотіль, съ молодымъ щеголемъ, который продался реакціи. Джоржъ нісколько разъ теряль терпініе, страшно стыдился самого себя и думаль только о томъ, какъ уйти отъ этого человіка, не уронивъ своего достоинства.

Выходя изъ его котеджа, онъ не быль увъренъ, что это вполнъ удалось ему. Что за польза стараться о сближени съ этими людьми? У него не было ничего общаго ни съ тъми изъ нихъ, кто его поддерживалъ, ни съ тъми, кто на него нападалъ. Можетъ быть, другіе имъютъ способность ладить съ ними, а для него лучше прямо сознаться, что онъ этою способность не обладаетъ. Фонтеной былъ правъ. Съ ними возможны только одного рода отношенія—вражда, иногда скрытая, иногда явная.

Но что это за шумъ на откосъ, надъ его головой?

Онъ шелъ по дорогъ, которая окаймляла принадлежавшія ему копи. Налъво возвышалась длинная насыпь изъ отбросовъ, а на противоположномъ концѣ ея стоялъ машиный сарай и подъемная машина. На насыпь вела тропинка, по который, обыкновенно, ходили къ шахтамъ рабочіе, жившіе въ котеджахъ по ту сторону насыпи.

Онъ увидъть двухъ человъкъ, стоявшихъ на тропинкъ у самаго верха насыпи и о чемъ-то горячо спорившихъ. Одинъ изънихъ былъ Мэдэнъ, завъдывающій его копями, практичный человъкъ и тори по убъжденіямъ, другой былъ Валентинъ Бёрроусъ.

Когда Тресседи дошелъ до того мъста дороги, гдѣ начиналась тропинка, споряще разошлись. Мэдэнъ поднялся къ шахтамъ; Берроусъ пошелъ внизъ по тропинкъ.

Дойдя до конца ея и увидъвъ Тресседи, который шелъ по дорогъ, онъ окликнулъ его:

— Сэръ Джоржъ Тресседи!

Джоржъ остановился.

Бёрроусъ быстро подошелъ къ нему; лицо его было красно.

- Скажите, пожалуйста, сэръ Джоржъ, по вашему приказамистеръ Мэдэнъ оскорбляетъ и прогоняетъ меня, когда я иду по совершенно невинному дълу къ одному изъ вашихъ рабочихъ въ машинномъ отдълени?
- Можетъ быть, мистеръ Мэдэнъ, не раздълялъ вашей увъренности въ томъ, что это дъло невинное, мистеръ Берроусъ, отвъчалъ Джоржъ съ холодной улыбкой.

Берроусъ закусилъ губы; онъ понялъ, что сгоряча сдълалъ безтактность.

- Не воображайте, горячо заговориль онь, что мнѣніе мистера Мэдэна о моихъ поступкахъ имѣетъ для меня какое-либо значеніе. Я только предостерегаю и васъ, и его, что если онъ еще разъ вздумаетъ оскорблять меня, какъ онъ это дѣлалъ много разъ въ послѣднее время, я съумѣю сократить его.
- Думаю, что онъ этого не испугается,—сказаль Джоржъ.— Но какъ же вы можете это сдълать? У васъ, кажется, не совсъмъ пріятныя отношенія съ судомъ?

Онъ стояль, выпрямившись во весь свой стройный рость, радуясь этой встрёчё, которая давала ему возможность «выпустить паръ» негодованія, накопившагося въ душё его.

Бёрроусъ бросиль на него гитвный взглядъ.

- Вы думаете, что сказали мн вычто обидное, сэръ Джоржъ? Можеть быть, настанеть скоро время, когда судьи будуть не вашими слугами, а нашими. Тогда мы увидимъ.
- Что же дълать? предсказаніе не трудно, сказаль Джоржъ. Во всякомъ случат, вы можете уттиаться своими надеждами.

Они смфрили другъ друга глазами.

Вдругъ, совершенно неожиданно, облегчивъ себя гнѣвной вспышкой, Тресседи почувствовалъ, что въ немъ проснулись инстинкты философа, которые такъ странно переплетались съ другими свойствами его натуры.

— Послушайте-ка,—сказалъ онъ совершенно другимъ тономъ, дѣлая шагъ къ своему противнику. — Мнѣ кажется, что все это величайшая нелѣпость. Если Мэдэнъ сдѣлалъ болѣе, чѣмъ требовали его обязанности, я поставлю ему это на видъ. А между тѣмъ, не находите ли вы, что будетъ гораздо болѣе достойно насъ, какъ двухъ разумныхъ существъ, если мы, встрѣтившись случайно здѣсь, поговоримъ серьезно о положеніи дѣлъ въ долинѣ? Мы съ вами вели честную борьбу въ Мальфордѣ, вы сами признали это. Отчего же мы не можемъ и здѣсь вести честную борьбу?

Бёрроусъ посмотрёлъ на него подозрительно. Онъ стоялъ, опираясь на палку и стараясь успокоиться. Джоржъ замётилъ, что послё мальфордскихъ выборовъ даже онъ постарёлъ и казался менёе здоровымъ. По цвёту его лица и по глазамъ его видно было, что онъ пьетъ. Но онъ все еще былъ красивый, хорошо сложенный атлетъ. Ему было теперь около 32 лётъ; но въ ранней юности онъ года 4, 5 работалъ въ копяхъ и въ то же время былъ однимъ изъ знаменитёйшихъ игроковъ въ мячъ во всемъ графствё. Джоржъ зналъ, что онъ до сихъ поръ былъ

общимъ кумиромъ въ разныхъ мѣстныхъ клубахъ и что въ періоды трезвости онъ способенъ былъ на удивительныя проявленія силы и выносливости.

- Что же, я готовъ поговорить съ вами,—сказалъ, наконецъ, Бёрроусъ неръщительно.
- Такъ пойдемъ дальше, предложилъ Джоржъ. И они пошли мимо воротъ Фёрта къ желъзнодорожной станціи, до которой было двъ мили.

Черезъ часъ они вернулись по той же самой дорогъ. Оба были блудны, оба взволнованы.

- Значить, дёло стоить такъ,—сказаль Джоржь, останавливаясь у своихъ вороть,—вы вёрите тому, что мы утверждаемъ: что торговля идеть плохо, что барышей не предвидится, что мы обязаны исполнять заключенные контракты и проч.,—но вы отказываетесь взять на себя малёйшую часть убытковъ. Вы требуете ровно столько, сколько получаете въ хорошее время; вы ничего не хотите уступить въ дурное.
- Именно такъ, —спокойно отвъчалъ Бёрроусъ. —Именно такъ; мы не хотимъ участвовать въ рискъ; рабочій отдаетъ свой трудъ и взамънъ этого долженъ имъть средства къ жизни. Пусть платить потребитель или платите сами изъ тъхъ барышей, какіе вы имъли въ хорошіе годы.

Онъ легкимъ знакомъ указалъ на высокій домъ, возвышавшійся на холмъ.

— Мы не спрашиваемъ, какъ онъ вамъ достался, но и вы не требуйте, чтобы за него платилъ рабочій, который съ опасностью жизни трудится, какъ каторжникъ, пять дней въ недѣлю за какіенибудь несчастные 25 шиллинговъ, не требуйте, это будетъ напрасно. Ему уже это надоѣло. Онъ не заплатитъ, если даже вы его уморите съ голоду.

Джоржъ разсмъялся.

— Одинъ изъ лучшихъ рабочихъ въ здѣшней деревнѣ увѣрялъ меня сегодня, что въ нашей мѣстности нѣтъ ни одного человѣка, который, принявъ условія хозяина, не могъ бы жить и хорошо жить, только если не будетъ пъянствовать.

Онъ окинулъ Бёрроуса съ головы до ногъ проницательнымъ взглядомъ.

— Я знаю, кто это говориль,—съ усмѣшкой отвѣчаль Бёрроусь.—А я вамъ скажу, что думаютъ другіе здѣшніе рабочіе; вотъ что: человѣкъ, который не пьетъ у насъ въ деревнѣ, низкій предатель—онъ измѣняетъ своей плоти и крови и передается на сторону капиталистовъ. О, вы можете проповѣдывать намъ сколько

угодно, а мы все-таки будемъ пить, пока работаемъ не на себя, а на хозяевъ, потому что, понимаете? Только-что мы перестанемъ пить, сдѣлаемся, по вашему собственному выраженію, «добрыми ребятами»,—уровень нашихъ жизненныхъ потребностей понизится, заработная плата падетъ, и то, что мы теперь пропиваемъ на пивъ, вы станете пропивать на шампанскомъ. Очень вамъ благодаренъ, сэръ Джоржъ, но мы не такіе дураки, какими кажемся, и это намъ вовсе не нравится!

Онъ гордо дотронулся до своей шляпы въ отвътъ на такоеже движение Джоржа и быстро удалился.

Джоржъ медленными шагами поднимался на свой холмъ. Апрѣльскій день близился къ концу и заходящее солнце заливало западную часть равнины мягкими лучами. Грачи летали вокругъ холма, наполняя воздухъ протяжнымъ крикомъ. Кукушка куковала на сосъднемъ деревъ, вечерній воздухъ былъ наполненъ весенними ароматами, ароматами листьевъ и травы, земли и дождя. Внизу среди молодыхъ дубковъ журчалъ ручей, а издали доносился обычный гулъ и шумъ копей.

Джоржъ остановился на минуту въ маленькой рощицѣ шотландскихъ сосенъ; это была одна изъ немногихъ вещей, которыя ему нравились въ Фёртѣ—и смотрѣлъ на далекую линію холмовъ Уэльса. Возбужденіе, вызванное въ немъ разговоромъ съ Бёрроусомъ, улеглось и оставило послѣ себѣ упорную рѣшимость. Онъ скажетъ дядямъ, что борьба необходима, что ничего другого нельзя сдѣлать; надобно пустить нѣсколько крови, надобно выяснить, кто хозяинъ.

Какіе, въ сущности, ограниченные люди, даже лучшіе изъ рабочихъ! Какъ они не способны разобраться ни въ одномъ серьезномъ вопросѣ, не способны видѣть дальше своего носа, дальше завтрашняго обѣда! Неужели онъ будетъ проводить всю свою жизнь въ борьбѣ съ ними, съ этими полуцивилизованными варварами, которые только по имени его соотечественнкки? И ради какой цѣли, подъ какимъ знаменемъ? Для того, чтобы защитить нѣкоторый изящный домикъ на Броунъ-стритѣ отъ посягательствъ тружениковъ этой обширной долины, для того, чтобы найти средства уплатить долги матери? тѣ долги, доказательство которыхъ лежало у него въ настоящее время въ карманѣ.

Вдругъ въ умѣ его съ необыкновенной ясностью пронесся образъ Мэри Батчелоръ, стоявшей у своихъ дверей съ глазами, полными слезъ и безъисходнаго горя, образъ ея бѣднаго сына, умершаго въ такихъ молодыхъ годахъ. Не являлись ли эти двѣ фигуры представителями общаго труда, любви, страданія, всѣхъ тѣхъ реальностей, какія лежали въ основѣ жизни?

При ближайшемъ разсмотрѣніи его собственная жизнь представлялась ему попілою и жалкою. Соціалисть Бёрроусъ навѣрно скажетъ, что и онъ, и Летти, и его мать живутъ, наряжаются и наслаждаются, нанимаютъ лакеевъ и держатъ кареты только благодаря трудамъ и лишеніямъ другихъ; что Джеми Батчелоръ и ему подобные сокращаютъ и губятъ свою молодую жизнь для того, чтобы лэди Тресседи и ей подобныя могли съ полнымъ комфортомъ проживать свою.

Несомнѣнно, что это чисто невѣжественное сужденіе фанатика; но онъ не чувствоваль охоты защищаться громкими фразами, обыкновенно употребляемыми при спорахъ на эту тему. Любимые аргументы Фонтеноя потеряли для него всякую убѣдидительность въ эти минуты нравственный подавленности.

— Я начинаю думать, что какая-то проклятая судьба связала меня вообще съ этимъ дѣломъ, — сказалъ онъ самому себѣ, стоя подъ деревьями.

Главное мученіе его состояло въ томъ, что онъ очутился въ совершенно новыхъ условіяхъ и не могъ оріентироваться въ нихъ. До своего возвращенія на родину, почти до самаго послѣдняго времени, онъ былъ только номинальнымъ собственникомъ и владѣльцемъ копей. Другіе за него работали, за него рѣшали задачи. Затѣмъ, минутное увлеченіе заставило его вернуться домой, принять предложеніе Фонтеноя; это было несчастіе во встхъ отношеніяхъ, исключая его женитьбы на Летти. Бодрое чувство и самоувѣренность, съ какимъ онъ относился къ своей новой дѣятельности, и къ планамъ парламентскихъ работъ, во время жизни въ Лондонѣ, казались ему въ эти минуты унынія просто безуміемъ. Онъ сознавался самому себѣ, что чувствуетъ нѣчто въ родѣ трусливаго отвращенія къ жизни и ея испытаніямъ, что въ глубинѣ души онъ существо слабохарактерное, безъ вѣры, безъ настоящей самобытности.

Быстрый процессъ мысли привель его къ выводу, что только двѣ вещи спасаютъ людей его пошиба, не имѣющихъ никакихъ нравственныхъ устоевъ: постоянная перемѣна мѣстъ, при которой весь міръ превращается въ зрѣлище,—и любовь. Онъ съ сожалѣніемъ вспоминалъ о своихъ путешествіяхъ и старался въ данную минуту не думать о своемъ бракѣ.

Но только на минуту. Прошло всего нѣсколько недѣль съ тѣхъ поръ, какъ женщина отдала въ его руки всю свою жизнь. Онъ до сихъ поръ находился подъ впечатлѣніемъ того волненія и того радостнаго изумленія, какое это вызывало въ немъ. Въ сердцѣ его проснулись нѣжныя чувства. Его маленькая Летти! Развѣ онъ

когда-нибудь считаль ее совершенствомь, развѣ онь думаль, что она свободна отъ естественныхъ недостатковъ и слабостей? Какая глупость! Ему ли требовать необыкновенной высоты характера!

Онъ посмотрѣлъ на часы. Какъ онъ долго не видался съ нею. Надобно идти поскорѣй и помириться.

Но въ ту минуту, когда онъ собирался повернуть домой, вниманіе его было привлечено тімъ, что происходило на противоположной стороні холма. Світь заходящаго солнца прямо падаль на білый котеджь, окруженный маленькимъ садикомъ. Котеджъ принадлежаль містному Веслеянскому проповіднику и быль нанять Берроусомъ полгода тому назадъ. Взглянувъ въ ту сторону, Джоржъ увиділь, что Берроусъ выходить изъ дверей, неся на рукахъ ребенка или женщину ростомъ немного больше ребенка. Онъ усадиль ее въ кресло, стоявшее среди маленькой лужайки. Маленькая фигурка почти совершенно утонула въ креслів и сиділа неподвижно, пока Берроусъ приносиль подушки и стуль. Потомъ на лужайку прибіжаль ребенокъ и началь играть въ траві, а Берроусъ наклонился надъ кресломъ и что-то говориль сидівшей въ немъ.

— Она умираетъ, — сказалъ самъ себъ Джоржъ. — Бъдняга! не мудрено, что онъ старается что-нибудь ненавидъть.

Онъ поспъшилъ подняться на холмъ и нашелъ Летти все еще лежащею на софъ и дочитывающею послъднія страницы своєго романа. Она, повидимому, не сердилась на его долгое отсутствіе, и онъ въ душв поблагодарилъ ее, что она не стесняетъ его свободу мелочною требовательностью. Но какъ только она подняла глаза при входъ его, онъ понялъ, что если она не сердится за то, что онъ такъ надолго оставиль ее одну, то въ душв ея по прежнему живо раздражение противъ него и противъ судьбы; вспыхнувшее въ немъ чувство нъжности погасло. Онъ разсказывалъ ей всв подробности своей прогулки, но она не выказывала ни интереса, ни сочувствія; весь вечеръ въ ея обращеніи съ нимъ было что-то нервное и сухое, уничтожавшее всякую прелесть бесъды. Всякій старый знакомый Летти непремънно спросиль бы, куда дъвалось милое оживление ея манеръ, та остроумная болтливость, которыя произвели такое чарующее впечатление на Джоржа при ихъ первыхъ встречахъ. Какъ только она стала невестой, это оживленіе и остроуміе начали исчезать. Неужели это было повтореніе того явленія, какое мы замівчаемь у птиць и цвітовь, которые укращають себя въ періодъ любви, а послу спариванья становятся сравнительно тусклыми?

Въ этотъ вечеръ она была почти все время погружена въ

мрачныя размышленія о поведеніи лэди Тресседи и о той б'єдности, которая ей предстояла. Посл'є об'єда она опять легла на софу, ея б'єлое личико и блестящіе волоса красиво рисовались на фон'є подушекъ, она верт'єла въ рукахъ свой романъ, пока Джоржъ читалъ газету. По временамъ она бросала на него нер'єпительные взгляды и кусала себ'є губы, но не въ ея характер'є было начинать сцены.

Поздно вечеромъ онъ пошелъ въ свою уборную. Входя въ нее, онъ услышалъ, что Летти разговариваетъ съ горничной. Онъ невольно остановился въ своей темной комнатъ и прислушался. Какая разница между этою Летти и Летти гостиной! Онъ болтали очень оживленно, разсуждали о лэди Тресседи, о платьяхъ лэди Тресседи, о дълахъ лэди Тресседи. Какое одушевленіе, какое злорадство, какая чисто женская наблюдательность и мелочность! Онъ слушалъ всего нъсколько секундъ, но послъ нихъ и его мать, и вся человъческая природа явились ему въ какомъ-то новомъ, гадкомъ свътъ. Онъ тихонько вернулся въ гостиную, не обнаруживъ своего присутствія.

Когда онъ вошелъ въ спальню, въ ней было почти темно, и Летти полудежала на постели, ожидая его. Отославъ горничную, она вдругъ почувствовала себя несчастной и расплакалась; по какой-то причинъ, которую она не совсъмъ ясно понимала, она съ нетерпъніемъ ждала Джоржа. Когда онъ вошелъ, она посмотръла на него мокрыми отъ слезъ глазами и кротко упрекнула его, что онъ такъ долго не приходилъ.

Въ полусвътъ, окруженная кружевами и бълыми подушками, она была прелестна, и Джоржъ подошелъ къ ней, нъжно заговорилъ съ ней, ласкалъ ее.

Но въ глубинъ черной бездны на днъ души его, бездны, о которой онъ говорилъ ей, для уничтоженія которой женился, что-то волновалось и бушевало. Въ первый разъ съ тъхъ поръ, какъ Летти согласилась быть его женой, онъ не подумалъ и не сказалъ себъ, что онъ счастливый человъкъ и что онъ очень хорошо устроилъ свою жизнь.

X.

Такимъ образомъ, къ концу медоваго мъсяца, надежды и иллюзіи, которыя питалъ Тресседи передъ свадьбой, значительно потускити, а его любовныя мечты были довольно обыденны и у мъренны; но онъ не осуществились даже въ такомъ видъ.

Впрочемъ, подобнаго рода ощущенія и разочарованія совреме-

немъ исчезаютъ. Желѣзный фактъ брака переживаетъ ихъ, стремится ихъ измѣнить и побъдить.

По возвращени въ Лондонъ, Летти увлеклась хлопотами объ устройствъ дома на Броунъ-Стритъ и пыталась забыть пораженіе, понесенное ею во время медоваго мъсяца. Конечно, нельзя было отрицать, что въ ихъ первомъ столкновеніи побъду одержала лэди Тресседи. Летти въ то время не приняла въ разсчетъ суровыхъ требованій сыновняго долга и теперь думала о нихъ съ негодованіемъ и отчаяніемъ.

А между тёмъ лэди Тресседи до нёкоторой степени смирилась, и когда молодые пріёхали въ городъ, она всячески старалась смягчить сердце Летти. Но въ глазахъ Летти ея проступокъ не могъ быть прощенъ; впрочемъ, на первое время отношенія между ними были, повидимому, вполнё дружественными; по мнёнію Летти, это значило, что всё ея покупки и хозяйственныя распоряженія подвергаются постоянной критикѣ, и что когда она собираетъ къ себѣ на передъобѣденный чай своихъ друзей или тёхъ, съ кѣмъ хочетъ сблизиться, всякую минуту въ комнату можетъ явиться нарумяненная, разряженная лэди, при видѣ которой гости разбѣгаются и которая страшно злится, зачѣмъ они разбѣжались.

Джоржъ находилъ, что вести дъло съ Чапецкимъ крайне непріятно. Онъ пригласиль свідущаго адвоката; но Чапецкій быль увъренъ, что перехитритъ всякого и не шелъ на уступки. Кромъ того, его разсердило письмо, которое Джоржъ въ первомъ порывъ негодованія написаль ему изъ Фёрта, и онъ твердо настаиваль на своихъ требованіяхъ. Въ то же время Джоржъ испытываль то, что испытываеть всякій землевладёлець: на словахь легко продать землю, а на дёлё очень трудно. Покупатель, который прежде хотъль купить ее, теперь перемъниль намъреніе; немногія лица, приходившія торговаться, заботились о своей выгоді больше, чемь о выгоде Тресседи; и Джоржь краснель отъ негодованія, слушая предложенія, которыя передаваль ему его повфренный. Пришлось произвести первую крупную уплату Чапецкому изъ текущихъ доходовъ, и онъ почувствовалъ настоящую нужду въ деньгахъ именно въ то время, когда устройство дома на Броунъ-Стрит'ь было въ полномъ ходу. Эти денежныя затрудненія оказали замътное вліяніе на его характеръ; въ немъ проявились нъкоторыя черты, въроятно унаслъдованныя отъ отца. Старый сэръ Вильямъ всегда выказывалъ необыкновенную аккуратность, мелочную разсчетливость во всёхъ денежныхъ делахъ. Онъ не могъ увеличить своего состоянія; на это у него не хватало ни ума, ни знаній, онъ не могъ равнымъ образомъ предохранить себя отъ большихъ убытковъ въ дѣлахъ — Джоржъ послѣ его смерти нашелъ крупные долги, копи были заложены и тому подобное. Но въ домашнемъ хозяйствѣ сэръ Вилльямъ съ необыкновенной твердостью защищалъ свой скромный бюджетъ отъ всякихъ посягательствъ; легкомысленная расточительность женщины, которую онъ въ порывѣ увлеченія уговорилъ стать своей женой, еще усилила эту черту его харатера.

Джоржъ быль отчасти похожъ на него, такъ что и въ школѣ, и въ коллегіи считался аккуратнымъ, скуповатымъ мальчикомъ. Вѣроятно, видя непріятности, какимъ подвергалась мать, онъ съ дѣтства убѣдился, что долги могутъ привести къ униженіямъ. Во всякомъ случаѣ во время своего четырехлѣтняго путешествія за границей, онъ ни разу не перерасходовалъ той скромвой суммы, какую назначилъ себѣ при отъѣздѣ изъ Англіи; и его умѣренный образъ жизни увеличивалъ уваженіе къ нему почтенныхъ особъ, познакомившихся съ нимъ за границей.

Не смотря на то, при началь своей семейной жизни онъ быль еще молодъ и неопытенъ въ денежныхъ дълахъ; ему не приходило въ голову, что того дохода въ 4.000, который онъ считалъ почти обезпеченнымъ, не хватитъ на удовлетвореніе всъхъ потребностей его, Летти и дътей—если у нихъ будутъ дъти, — на расходы по политической жизни и даже на нъкоторыя случайныя выдачи матери въ дополненіе къ ея средствамъ. Теперь, когда съ одной стороны ему приходилось удовлетворять требованія Чапецкаго, съ другой—давать Летти на устройство дома, когда онъ боялся какихъ-нибудь новыхъ выходокъ со стороны матери и видъль шаткое положеніе дъль на своихъ копяхъ, его началъ мучить тайный страхъ несчастій и раззоренія, естественное слъдствіе темперамента отъ природы не жизнерадостнаго.

Подъ вліяніемъ этого страха Джоржъ иногда вечеромъ въ среду или въ субботу уходилъ изъ парламента, направлялся въ Варвинъ-сквэръ и неожиданно появлялся въ гостиной своей матери съ тъмъ, чтобы посмотръть, какія гости собираются тамъ. Онъ раза два пытался выселить оттуда «негодяя пъвца», пожилого джентельмена съ одутловатымъ лицомъ и длинными волосами, представлявшагося Джоржу какимъ-то мягкотълымъ и въ физическомъ, и въ нравственномъ отношеніи. Но выселить его не было возможности. Пъвецъ относился къ Джоржу съ почтительностью, къ которой примъшивалась артистическая снисходительность, — это было и смъшно, и возмутительно въ одно и то же время. Джоржъ попытался было откровенно поговорить съ матерью, но съ лэди Тресседи сдълалась истерика, она поклялась, что не по-

зволить разлучать себя съ своими друзьями, что это жестоко со стороны молодыхъ людей, у которыхъ есть все, что они могутъ пожелать, тогда какъ она-бъдная, одинокая вдова, которой не стоитъ жить на свътъ. Въ денежномъ отношении это знакомство не представляетъ никакой опасности. М. Фуллертонъ, такъ звали джентельмена, любилъ комфортъ и любилъ делать займы, лэди Тресседи нуждалась въ обществъ, въ комплиментахъ, въ «музыкальныхъ наброскахъ» для своихъ маленькихъ вечеровъ. Миссисъ Фуллертонъ не хуже мужа умъла и развлекать миледи, и говорить ей комплименты, даже дъти, длинноволосые, вялые, - по мнънію Тресседи, до отвратительности похожіе на своего мягкотілаго отца-принимали участіе въ эксплоатаціи лэди Тресседи. А между тымъ лоди Тресседи разыгрывала роль покровительницы непризнаннаго генія, и клялась, что «біздный, милый Фуллертонъ» нисколько не виновать въ ея денежныхъ несчастіяхъ. Все надівлаль это «гадъ», — «гадъ» и больше никто.

Послѣ одной изъ такихъ стычекъ съ матерью, Джоржъ, сердитый, недовольный, пришелъ домой и засталъ Летти занятой выборомъ шелковой матеріи на портьеры въ гостиную.

— Ахъ, какое счастье!—вскричала она, увидя его. — Ты поможешь мнъ ръшить, что взять, это такая задача!

Она повела его въ гостиную, гдѣ по стѣнамъ были развѣшаны большія полосы розовой и зеленой матеріи. Джоржъ похвалилъ матеріи и высказался въ пользу зеленаго цвѣта. Затѣмъ онъ подошелъ, прочелъ билетикъ, приколотый къ углу образца и нахмурился.

- Сколько тебѣ понадобится этой матеріи, Летти? спросиль онъ.
- О, для двухъ комнатъ около пятидесяти ярдъ,—беззаботно отвъчала Летти, развертывая другой свертокъ образчиковъ.
- По 26 шиллинговъ за ярдъ,—проговорилъ Джоржъ мрачно и съ усталымъ видомъ опустился въ кресло.
- Да, правда, это дорого. Но это такая славная матерія, она цълый въкъ продержится. Пожалуй, мнѣ придется купить ее и для софы,—сказала Летти задумчиво.

Джоржъ ничего не отвъчалъ.

Летти взглянула на него.

- Ну, Джоржъ, Джоржъ, что съ тобой случилось? Развъ тебъ не хочется, чтобы эта комната вышла красивой? Ты никогда ничъмъ не интересуещься!
- Я только думаю, дорогая, какъ должны богатъть обойщики,--сказалъ Джоржъ, прикрывая глаза рукой.

Летти задумалась и покраснёла. Черезъ минуту она подошла и сёла на ручку его кресла. Она была одёта нарядно, даже, можно сказать, слишкомъ нарядно, въ блёдноголубомъ платьё, причудливо украшенномъ лентами и кружевами. Джоржъ, получившій нёкоторыя практическія знанія изъ провёрки счетовъ матери, почувствоваль себя неловко, когда эта изящная особа сёла подлёнего,—онъ поняль, что все это изящество дёло гиней, многихъ и многихъ гиней. Потомъ онъ разсердился самъ на себя за то, что не могъ просто любоваться ею, любоваться своей маленькой женой въ новомъ костюмё. Что это съ нимъ случилось? Проклятыя деньги все перевертываютъ вверхъ дномъ.

Летти отчасти отгадывала въ чемъ дѣло. Она прикусила губку и, казалось, собиралась заплакать.

— Право, это очень жестоко,—проговорила она тихимъ взволнованнымъ голосомъ,—мы не можемъ доставить себъ даже такого маленькаго удовольстія, и подумать только изъ-за чего!

Джоржъ взялъ ея руку и нѣжно попѣловалъ.

- Дорогая моя, подожди немного, пока я вырвусь изъ когтей этой скотины. Теперь дълаютъ такія красивыя, дешевыя вещи, правда, въдь?
- Ахъ, ты, можетъ быть, хочешь имъть гостиную въ родъ тъхъ, какія устраиваютъ въ Южномъ Кэнсингтонъ,—съ негодованіемъ сказала Летти,—кисейныя занавъски по четыре пенни; да, это можно купить дешево. Но, по моему, ужъ тогда лучше прямо поставить волосяную мебель и столъ краснаго дерева посрединъ комнаты.
- Знаешь, тебѣ никогда не надо носить зеленовато-желтоватыхъ платьевъ, это единственный непростительный грѣхъ, какой ты можешь сдѣлать,—смѣясь, сказалъ Джоржъ.—Впрочемъ, если бы ты надѣла и такое платье, оно навѣрно пошло бы къ тебѣ.

И онъ, обнявъ ее рукой, слегка отстранилъ отъ себя, чтобы дучше любоваться ея новымъ костюмомъ.

Но никакою лестью нельзя было заставить Летти отказаться отъ новыхъ занавъсокъ для того, чтобы долги леди Тресседи были скоръе уплачены. Она начала съ Джоржемъ длинный споръ полусердито, полужалобно и въ концъ концовъ выпросила у него не только шелковую матерію, послужившею яблокомъ раздора, но и гораздо больше. Послъ этого Джоржъ ушелъ къ себъ въ кабинетъ, чувствуя нъкоторыя угрызенія совъсти и неудовольствіе противъ Летти. Почему? Женщины, по его мнънію, были созданы для шелковыхъ бездълушекъ и украшеній: этимъ мужчины платили имъ за ихъ общество. Онъ наблюдалъ много разъ, въ раз-

ныхъ знакомыхъ англо-индъйскихъ семьяхъ, то самое явленіе, отъ котораго страдалъ теперь, и тогда онъ философски подсмъивался надъ нимъ. Но маленькая комедія, перенесенная въ его собственныя комнаты, какъ-то странно теряла весь свой комфортъ, всъ свои веселыя стороны.

Во всякомъ случав для новобрачныхъ, которымъ еще не было тридцати лётъ, которые только-что вступили во второй актъ жизненной драмы, создающей или уничтожающей нашу личность. минуты неудовольствія и печали, даже при существованіи Чапецкаго и леди Тресседи на заднемъ плант-были лишь ръдкими пятнами на общемъ фонт счастья. Джоржъ снова увлекался парламентскою жизнью, какъ только сталъ посъщать палату и видаться съ Фонтеноемъ. Связь между нимъ и его страннымъ руководителемъ становилась все сильне и сильне; сидя рядомъ въ палатъ, они вмъстъ переживали ожесточенныя парламентскія схватки, направляли силы своей маленькой группы то на поддержку правительства, то на поддержку оппозиціи, постоянно внимательно следили за ходомъ дель и часто одерживали победы. Джоржъ быль во многихъ случаяхъ необходимъ для Фонтеноя, потому что молодой человъкъ, благодаря своему правильному воспитанію и четырехлетнему путешествію, обладаль многими знаніями, которыхъ совершенно недоставало Фонтеною по его собственному признанію. Джоржъ спасъ его отъ многихъ промаховъ, и всегда съ полною готовностью дёлился съ нимъ своимъ умственнымъ достояніемъ. Съ другой стороны, Фонтеної, по мибнію Джоржа, не имът вр пататр соперниковр по инстинктивной ситр и враности сужденія. Онъ почти никогда не ошибался ни въ опредъленіи человъка, ни въ опредъленіи основныхъ чертъ даннаго положенія. Его сторонники никогда не думали сомнъваться въ правильности его тактическихъ распоряженій. Они сліпо повиновались ему; если боги посылали пораженіе, Фонтеноя никто не поридаль. Но въ случай успъха, его скупо высказанное одобрение или поздравление служило величайшей наградой для кудрявыхъ аристократиковъ, составлявшихъ ядро его партіи; никто изъ его сторонниковъ не могъ безнаказанно противоръчить ему или пытаться стать выше его. Въ немъ было что-то естественно властное, и чемъ истощеннъе и худощавъе становилась его внъшняя фигура, тымъ замътнъе было его нравственное вліяніе.

Впрочемъ, одно разочарованіе пришлось испытать ему и его партіи въ промежутокъ времени между Пасхой и Троицей. Они жадно стремились къ борьбѣ, а ихъ на время лишили лучшей части борьбы; благодаря затянувшимся преніямъ и необходимости

разрѣшить немедленно два, три важные вопроса по текущимъ дѣламъ, второе чтеніе билля Максвеля было отложено до послѣ Троицы, когда оно было поставлено на первую очередь. Въ палатѣ поднялся сильный ропотъ, подстрекаемый Фонтеноемъ; но министерство могло только заявить, что не имѣетъ выбора, и что ихъ противники на столько же нетерпѣливо ждутъ нападенія, насколько они желаютъ произвести его.

Такимъ образомъ, общественная жизнь Джоржа была богата впечатлуніями и волненіями.

Свътское общество встрътило молодыхъ очень любезно. Замужество Легти привлекло къ ней симпатіи всъхъ ея прежнихъ знакомыхъ: всъ находили, что она сдълала прекрасную партію, котя и не особенно блестящую. Благодаря этому, благодаря свътскимъ и парламентскимъ друзьямъ Джоржа, благодаря визитамъ оффиціальныхъ лицъ, вниманію собственныхъ друзей и доброму расположенію миссисъ Уаттонъ, которая твердо ръшила «лансировать» племянницу, Летти, возвращаясь съ утреннихъ визитовъ въ своей новой каретъ, съ удовольствіемъ видъла массу карточекъ на столъ въ передней. Она оставляла ихъ тамъ до прихода Джоржа, чтобы онъ могъ полюбоваться на нихъ, и всегда радовалась, если леди Тресседи заъзжала въ этотъ промежутокъ времени.

Ихъ часто приглашали на объды, гдѣ они встрѣчались съ разными знатными особами. Тщеславіе Летти было удовлетворено, когда она прочитывала списки приглашенныхъ, среди которыхъ стояло ея имя. Не смотря на это, она часто возвращалась съ обѣдовъ разочарованная и унылая. Она не чувствовала, что имѣетъ успѣхъ, и постоянно съ тревогой и неудовольствіемъ слѣдила за успѣхами другихъ женщинъ. Чего ей не хватало? Костюмы ея были безукоризненны, и подъвліяніемъ возбужденія, вызываемаго въ ней свѣтскимъ обществомъ, она вспоминала всѣ хорошенькія гримаски и граціозныя ужимки, которыя уже не расточала передъ Джоржемъ. Но ей постоянно казалось, что на нее не обращаютъ вниманія; а между тѣмъ, какое - нибудь простое слово или взглядъ счастливицы, одѣтой совсѣмъ просто, привлекало иногда цѣлую толпу собесѣдниковъ и поклонниковъ, по которымъ такъ вздыхала Летти.

Максвели посётили новобрачных вскор по прівзді их и оставили имъ свои карточки вмісті съ приглашеніемъ на об'єдъ. Къ огорченію Летти, они уже были отозваны на тотъ же самый день, а когда они въ одну изъ субботъ прівхали отдать визитъ на Ст. Джемсъ-скверъ, оказалось, что Максвели увхали въ деревню. Разъ или два случалось, что гді - нибудь среди многолюднаго

собранія Летти и Джоржъ обм'єнивались нісколькими словами съ лэди Максвель, и Марчелла пыталась нісколько разъ устроить свиданіе съ ними. Но и у нихъ, и у нея было столько приглашеній, что всі ея планы оказывались неудобоисполнимыми.

- Ну, хорошо, послъ Троицы, говорила она, улыбаясь, Летти, когда онъ обмънивались нъсколькими любезными фразами, при выходъ съ какого-то оффиціальнаго вечерняго собранія. Я вамъ напишу въ деревню, если позволите, Фёртъ Плёсъ, такъ, кажется?
- Нѣтъ,—съ достоинствомъ отвѣчала Летти,—насъ не будетъ дома, по крайней мѣрѣ, въ началѣ лѣта. Мы проведемъ нѣсколько дней у миссисъ Аллисонъ въ Кэстль-Лютонѣ.
- Неужели? Вамъ будетъ тамъ очень пріятно. Это такой великол'єпный, старый домъ!

И лэди Максвель исчезла. Впрочемъ, на лѣстницѣ она всетаки успѣла перекинуться съ Тресседи нѣсколькими словами о парламентскихъ новостяхъ.

Летти произнесла свою маленькую рачь о Кэстль - Лютона съ чувствомъ величайшаго наслажденія. Ничто во всей лондонской жизни не доставило ей такого удовольствія, какъ визить и приглашеніе миссисъ Аллисонъ. Правда, въ техъ редкихъ случаяхъ, когда ей приходилось встрічаться съ этой кроткой сідовласой лэди, Летти всегда чувствовала себя какъ-то неловко, но нельзя было сомнъваться, что миссисъ Аллисонъ стоить очень высоко на общественной лъстницъ. У нея были поклонники во всъхъ партіяхъ. Хотя она была другомъ и вдохновительницей Фонтеноя, строго религіозной женщиной и важной аристократкой, но она обладала тымъ ныжнымъ очарованиемъ, которое можетъ смирить льва и которое даетъ нъкоторымъ женщинамъ возможность царить во всякомъ обществъ. Даже тъ, кто былъ твердо убъжденъ, что миссисъ Аллисонъ и ей подобныя являются главнымъ тормазомъ прогресса, колебались, получая приглашение изъ Кэстль-Лютона, и хотя протестовали, но фхали туда. Въ нфкоторыхъ аристократическихъ, высоко образованныхъ и высоко добродътельныхъ кружкахъ она являлась какою-то легендарною личностьютакъ сильно было ея вліяніе, такъ много воспоминаній и разныхъ дъль связывалось съ ея именемъ.

Вотъ почему, когда были получены ея карточки, карточки ея сына, лорда Анкота, и маленькое письмецо на французскомъ языкъ, — миссисъ Аллисонъ воспитывалась въ Парижъ, — Летти задрожала отъ радости.

«Провести нѣсколько дней съ моими друзьями» это значитъ, что у нея соберется цѣлое общество. Навѣрно это устроилъ Фон-

теной. Говорять, онъ можеть приглашать кого хочеть въ Кэстль-Лютонъ. Вследствие этого предположения, она стала обращаться любезнее прежняго съ приятелемъ мужа,—перемена, которая была вовсе не приятна Фонтеною.

Последняя недёля передъ Троицей принесла особенно много непріятностей Тресседи. Изв'єстія, получаемыя имъ изъ Фёрта были все более и более тревожны; попытки его продать землю не удавались, и онъ ясно видёлъ, что если они будутъ продолжать жить въ Лондоне, какъ жили до сихъ поръ, ему, чтобы расплатиться съ Чапецкимъ и дать Летти требуемую сумму, придется продать большую часть процентныхъ бумагъ, полученныхъ отъ отца. Многіе молодые люди на его м'єсте отнеслись бы къ этому совершенно равнодушно; но онъ былъ огорченъ.

— Я начинаю проживать свой капиталь, вмѣсто доходовъ,— говориль онъ самому себѣ.—Стачка начнется въ іюлѣ; слѣдующіе полгода я почти ничего не получу съ копей; доходы будуть не велики; Летти нужно такъ много разныхъ разностей. Черезъ нѣсколько времени я такъ же запутаюсь въ долгахъ, какъ мать, и буду занимать направо и налѣво.

Послѣ этого онъ принималъ твердое намѣреніе соблюдать экономію, но Летти уничтожала всѣ его разсчеты своею рѣшимостью имѣть все, что было у другихъ, и въ особенности не допускать какихъ-нибудь стѣсненій въ своей жизни изъ-за того, что онъ по глупости взялъ на себя долги матери. Она говорила мало, говорила съ улыбкой, указывая на свои права новобрачной, такъ что съ ней нельзя было спорить. Но она упорно настаивала на своихъ, будто-бы законныхъ требованіяхъ, она отказывалась выслушать его откровенныя объясненія и раздѣлить его тревоги, и это усиливало горькое чувство, накоплявшееся въ душѣ его.

— Нѣтъ, — говорила она сама себѣ, все время съ негодованіемъ вспоминая, что случилось въ Фёртѣ; — если я позволю ему говорить со мной объ этомъ, я уступлю, и она будетъ торжествовать надо мною. Если Джоржъ былъ такъ слабъ, то пусть находитъ деньги, гдѣ хочетъ. Онъ, конечно, найдетъ. Въ сущности, я вовсе не мотовка. Я дѣлаю только то, что всякая сдѣлала бы на моемъ мѣстѣ.

Такое положеніе вещей не способствовало тому, чтобы дэди Тресседи была пріятной гостьей на Броунъ-стрить; явились и другія причины неудовольствій и ссоръ. Лэди Тресседи узнала, что молодые уже давали раза два маленькіе объды и не пригласили ея. Разъ, когда Джоржъ пришелъ на Уарвинъ-скверъ поговорить о дълахъ, она накинулась на него съ упреками по этому поводу.

— Должно быть, Летти думаеть, что я сконфужу ее при гостяхъ! Она, можеть быть, стыдится меня,—лэди Тресседи злобно разсм'ялась.—О, очень хорошо! Но мий хот'ялось бы, Джоржъ, чтобы ты и она, вы поняли, что въ мое время у меня было гораздо больше поклонниковъ, чтыть можеть быть у Летти!

И мать Джоржа въ своемъ удивительномъ желтомъ платъ откинулась на спинку кресла, еле переводя духъ отъ гивва и волненія. Джоржъ добродушно замітилъ, что и онъ, и Летти не сомніваются въ побідахъ матушки; послі этого лэди Тресседи пришла въ слезливое настроеніе и сказала, что, конечно, этого не слідуетъ говорить, но когда родной сынъ и жена сына такъ дурно обращаются съ матерью, то она не можеть не защищаться.

Джоржъ постарался, какъ могъ, успокоить ее, а придя домой, намекнулъ Летти, что матери было бы пріятно, если бы они позвали ее на маленькій об'єдъ, который предполагали устроить въ пятницу для своихъ парламентскихъ друзей.

— Джоржъ!—всричала Летти и глаза ея зажглись гнѣвомъ,— мы не можемъ приглашать ея! Я не думаю оскорблять ея, но ты вѣдь видишь, что ее избѣгаютъ въ обществѣ, ея костюмы такіе необыкновенные, и ея манеры просто невозможны Это очень дурно, что...

Она отвернулась и вдругъ зарыдала. Джоржъ попѣловалъ ее и согласился съ нею; онъ самъ былъ постоянно неспокоенъ, когда мать сидѣла въ одной съ нимъ комнатѣ. Но отказъ Летти послать приглашеніе усилилъ взаимное неудовольствіе и сдѣлалъ его положеніе между двумя женщинами особенно непріятнымъ для человѣка, который мечталъ о своемъ домѣ, какъ о мѣстѣ отдыха и веселыхъ впечатлѣній.

Въ самый день отъвзда ихъ въ Кэстль-Лютонъ двло между ними дошло до настоящей бурной сцены. Летти, утомленная вечеромъ, съ котораго вернулась домой очень поздно, завтракала въ постели, а около полудня Джоржъ, взойдя наверхъ, чтобы поговорить съ ней на счетъ какихъ-то подробностей путешествія, засталъ ее въ гостиной; она ходила взадъ и впередъ по комнатѣ, свътло-розовое платье ея волочилось по полу, а руки были заложены за спину. Она была очень блъдна и тонкія губы ея были кръпко сжаты.

Онъ съ удивленіемъ посмотрѣлъ на нее.

- Что случилось, дорогая?
- О, ничего, отвъчала Летти, стараясь говорить саркастически, — ръшительно ничего, Я только узнала сейчасъ, какъ твоя мать отзывается обо мнъ при своихъ друзьяхъ. Мнъ должно быть

очень лестно, что она вообще занимается мною. Но, я думаю, мнѣ придется просить тебя устроить такъ, чтобы она отложила свой пріѣздъ въ Фёртъ. Онъ наврядъ ли будетъ пріятенъ ей или мнѣ.

Джоржъ сначала нетерпъливо дергалъ усы, потомъ, по своему обыкновенію, постарался успокоить ее поцълуями. Главное, ему вовсе не хотълось знать, что сказала лэди Тресседи. Но Летти ръшила, что онъ долженъ узнать это.

— Она говорила,—съ раздраженіемъ произнесла молодая женщина, схвативъ его за руку.—Она говорила вчера при цѣльной комнатѣ гостей, что я, конечно, хорошенькая, хорошенькая, но далеко не красавица, и что я держу себя, какъ провинціалка. Она очень жалѣла, что дорогой Джоржъ поторопился и не пожилъ прежде нѣсколько мѣсяцевъ въ Лондонѣ. Но, конечно, приходится мириться съ фактомъ.

Летти подражала пѣвучему голосу свекрови, красныя пятна выступили на щекахъ ея и маленькіе пальчики ея сжимали руку Джоржа.

- Я не върю, чтобы она это говорила. Кто тебъ сказалъ?— нахмурясь, спросилъ Джоржъ и опустилъ руку, которою обнималъ ее. Летти вскинула головку.
- Не все ли равно? Я знаю, а какъ я узнала, до этого тебъ нътъ дъла. Она это говорила.
- Н'єть, это не все равно!—быстро возразиль Джоржъ и отошель на другую сторону комнаты.—Летти, если бы ты отказала этой Гріеръ, мы оба были бы гораздо счастливъе.

Онъ посмотрълъ на нее полустрого, полунъжно; этотъ взглядъ удивилъ ее, но вызвалъ въ ней и другое чувство.

Она остановилась передъ нимъ и сделала большее глаза.

— Ты хочень, чтобы я отослала Гріеръ,—сказала она,—мою любимую горничную? Изъ-за чего же это?

Джоржъ имѣлъ мужество настаивать и въ результатѣ послѣдовала непріятная сцена, ихъ первая настоящая ссора. Летти побѣжала наверхъ въ слезахъ и объявила, что никуда не поѣдетъ. Онъ можетъ ѣхать въ Кэстль-Лютонъ, если ему угодно; но она слишкомъ взволнована и разстроена, чтобы явиться въ домъ, гдѣ будетъ масса чужихъ.

Неизбъжное примиреніе съ своими обычными спутниками, головной болью и одеколономъ, заняло порядочно времени, и они съ трудомъ успъли собраться и поспъть на поъздъ.

Между тімъ, благодаря домашней бурі, вся прелесть предстоящаго удовольствія исчезла для Летти, а Джоржу ихъ поіздка представлялась чёмъ-то крайне скучнымъ и утомительнымъ. Летти сидёла въ своемъ углу блёдная и молчаливая, сожалёя, что не надёла болёе густой вуали, чтобы скрыть слёды утреннихъ слезъ; Джоржъ перелистывалъ какую-то политическую брошюру и душу его все болёе и болёе охватывали мрачныя чувства.

- Вы самые ранніе мои гости, говорила миссисъ Аллисонъ, подвигая Летти стулъ поближе къ себѣ на лугу въ Кестль-Лютонъ. Впрочемъ, исключая лэди Максвель и ея мальчика; они гдѣ то гуляютъ. Но остальные знакомые всѣ пріѣдутъ позже. Я рада, что мы можемъ посидѣть спокойно, пока они не собрались.
- Лэди Максвель!—сказала Летти,—я и не воображала, что она прівдетъ. О какая чудная погода и какъ это все красиво!—вскричала она, садясь на стулъ и оглядываясь по сторонамъ. Румянецъ снова набъжалъ на ея щеки. Она забыла свое ръшеніе сидъть съ опущенной вуалью и быстрымъ движеніемъ подняла ее.

Миссисъ Аллисонъ улыбнулась.

— У насъ всего красивъе въ маъ, воды въ ръкъ много, и дебеди особенно бълые. А, вонъ Эдгаръ уже нашелъ сэра Джоржа и знакомится съ нимъ.

Летти увидѣла на другой сторонѣ большого зеленаго луга блестящую полосу рѣки и стадо бѣлыхъ лебедей, около которыхъ стоялъ ея мужъ съ какимъ-то молодымъ человѣкомъ, бросавшимъ клѣбъ лебедямъ; это, несомнѣнно, былъ лордъ Анкотъ, счастливый владѣлецъ всего этого великолѣпія. По лѣвую сторону отъ нихъ былъ перекинутъ черезъ рѣку каменный мостъ съ высокими, рѣзными перилами, а за рѣкою рисовались зеленые холмы и лѣса. Направо возвышалось величественное зданіе—старый домъ. Она начала восхищаться имъ очень шумно и восторженно, стараясь говорить умныя и ученыя вещи, а на самомъ дѣлѣ только повторяя чужія мнѣнія.

Хозяйка слушала ея похвалы съ кроткой улыбкой. Выраженіе кроткой грусти составляло особенность лица миссисъ Аллисонъ. Эта кроткая грусть окружала особенной атмосферой ея изящную голову съ серебристыми волосами, ея морщинистое лицо, ея маленькую фигурку, ея простое, черное платье, ея руки въ бълыхъ манжетахъ. Друзья называли это ореоломъ святости. Во всякомъ случаћ, это было нѣчто оригинальное, что придавало ей оттѣнокъ чего-то неземного и внушало робкую почтительность даже самымъ смѣлымъ. Летти съ перваго знакомства почувствовала къ ней страхъ.

А между тѣмъ, она была необыкновенно проста и добродушна въ обращени. Въ отвѣтъ на восторги Летти, она заговорила о своей любви къ этому дому и стала указывать на разныя особенности его.

- Я постоянно разсказываю все это новымъ гостямъ,—сказала она, улыбаясь.—И я не настолько учена, чтобы давать какія-нибудь новыя объясненія. Но мнѣ не надоѣдаетъ повторять одно и то же множество разъ. Посмотрите, этотъ фронтонъ въ стилѣ Тюдоровъ, а южный на сто лѣтъ моложе,—говорятъ, что каждый изъ нихъ представляетъ образцовое произведеніе своего времени. Не удивительно ли, что два человѣка жили на разстояніи ста лѣтъ одинъ отъ другого и каждый оставилъ послѣ себя такую чудную вещь? Одинъ вдохновлялъ другого. А мы, мы бѣдные современные потомки ихъ, намъ остается только любить и охранять ихъ наслѣдіе. Жизнь въ такомъ красивомъ домѣ налагаетъ большую отвѣтственность. Не правда ли?
- Право, не знаю, какъ вамъ сказать, я этого не испытала, смѣясь, отвѣчала Летти.—Мы живемъ въ очень некрасивомъ домѣ. Миссисъ Аллисонъ съ сочувствіемъ посмотрѣла на нее.
- Ну что же, и некрасивые дома имъютъ свои характерныя особенности; иногда они бываютъ мило убраны внутри, или мы вспоминаемъ, что въ нихъ жили любимые нами люди. Это можетъ сдълать всякое мъсто красивымъ домомъ. Вы, кажется, живете недалеко отъ Ферта?
- Да, я боюсь, что вы найдете меня слишкомъ взыскательной, проговорила Летти съ своей миленькой усмѣшкой, но, право, въ томъ ужасномъ баракѣ, который называется нашимъ домомъ, не можетъ быть ничего красиваго. Это просто какая-то куча почернѣвшихъ кирпичей на верхушкѣ холма. А сосѣднія деревни отвратительны.
- Ахъ, да, я знаю эту углепромышленную мѣстность,—серьёзно отвѣчала миссисъ Аллисонъ,—и знаю тамошній народъ. Познакомились вы съ нимъ?
- Мы прожили тамъ только нашъ медовый мѣсяцъ. Джоржъ говоритъ, что съ будущаго мѣсяца во всей тамошней мѣстности начнется стачка. И теперь уже они ненавидятъ насъ, на улицѣ они смотрѣть на насъ не хотятъ. На Рождество мы не поѣдемъ къ нимъ.

Губы миссисъ Аллисонъ дрогнули и, не смотря на всю свою кротость, она окинула молодую критическимъ взглядомъ женщины, видавшей свътъ и хорошо знающей людей. Какое странно жосткое выражение лица у этой лэди Тресседи, не смотря на нъжность

очертанія и цвіта кожи, и что за удивительный костюмъ! Миссисъ Аллисонъ ничего не иміла противъ красивыхъ платьевъ, но изысканность костюма Летти непріятно поражала ее. Сколько времени надобно было провести за придумываніемъ такого туалета!

Громко она сказала:

— Ахъ, стачка! Да, она, пожалуй, неизбъжна. У Анкота есть земля гдъ-то недалеко отъ вашей и намъ присылаютъ оттуда свъдънія. Бъдные люди! если бы гадкіе агитаторы не обманывали ихъ... но намъ нельзя говорить объ этомъ. Вонъ идетъ лэди Максвель.

И миссисъ Аллисонъ сдёлала рукой знакъ высокой фигурѣ въ бѣломъ, которая только-что показалась на противоположномъ концѣ луга, рядомъ съ маленькимъ мальчикомъ.

- А лордъ Максвель тоже здёсь? спросила Летти.
- Онъ прівдеть позже. Вамъ, можеть быть, кажется страннымъ, что вы встрътили ихъ здѣсь въ нынѣшнее воскресенье, такъ какъ Фонтеной прівдетъ завтра, а генеральная битва начнется надняхъ. Но когда я узнала, что они свободны, и что Максвель не прочь прівхать, я очень обрадовалась. Въ сущности, въ Англіи враги въ политикъ спокойно могутъ встрѣчаться другъ съ другомъ даже во время кризиса. Кромѣ того, Максвель нашъ родственникъ и былъ опекупомъ моего сына, очень, очень добрымъ опекуномъ. Оставляя въ сторонѣ политику, я питаю къ нему величайшее уваженіе. И къ ней также. Отчего это всегда такъ случается, что лучшіе люди на свѣтѣ дѣлаютъ всего больше вреда?

При упоминаніи имени лорда Фонтеноя Летти, въ свою очередь, бросила искоса проницательный взглядъ на миссисъ Аллисонъ. Но имя было сказано самымъ простымъ естественнымъ образомъ; а между тѣмъ, если бы разобрать тонъ голоса, можно бы услышать въ немъ нѣчто особенное, что, впрочемъ, зналъ или могъ знать весь свѣтъ.

- Лэди Максвель тоже ваша старая знакомая? спросила Летти, которой очень хотёлось продолжать разговоръ на эту тему и которой было непріятно, что мать и сынъ такъ быстро приближаются.
- Я съ ней познакомилась только послѣ ея свадьбы. Видѣть ее вмѣстѣ съ Максвелемъ настоящее наслажденіе. Жаль только, что она принимаетъ такое горячее участіе во всѣхъ его политическихъ дѣйствіяхъ и стремленіяхъ! Ее ничѣмъ нельзя переубѣдить. Это второй Максвель въ юбкѣ. Мнѣ это не нравится. Максвель безъ красоты и безъ юбокъ одинъ можетъ вести борьбу-

Посмотрите на этого мальчугана съ его цвѣтами, какой ·оригинальный ребенокъ!

— Мидая моя, какую вы сдёлали большую прогулку!—заговорила она, возвышая голосъ.—Идите, садитесь сюда вътёнь и выпейте чашку чаю.

Вмѣсто отвъта, Марчелла, смѣясь, подняла большущій пукъ аронника и ноготковъ, а маленькій Аллэнъ махалъ другимъ трофеемъ, почти такой же величины. Смуглое лицо матери раскраснѣлось отъ ходьбы и удовольствія. Когда она шла по травѣ, въ бѣломъ платьѣ, падавшемъ вокругъ нея длинными складками, съ цвѣтами въ рукахъ, съ ребенкомъ подлѣ нея, она казалась прекраснымъ видѣніемъ, прекраснымъ и сама по себѣ, и по тѣмъ чувствамъ, какія она возбуждала. Искренняя радость и сила, счастье, душевная чистота, казалось, приходили вмѣстѣ съ нею. Неясныя очертанія ихъ какъ будто носились въ воздухѣ, окружавшемъ ее.

Летти и миссисъ Аллисонъ не могли отвести отъ нея глазъ. Можетъ быть, она замѣтила это. Во всякомъ случаѣ, это нисколько не измѣнило ея вполнѣ свободной манеры держаться. Она ласково привѣтствовала Летти.

— Вы не ожидали встрътить меня здъсь, лэди Тресседи, не правда ли? Но на свътъ всегда все случается неожиданно.

Она положила руку па плечо миссисъ Аллисонъ и наклонилась своей стройной фигурой къ хозяйкъ.

- Что за погода и что за мѣстность! Мы съ Аллэномъ бродили и по холмамъ, и по доламъ. Но онъ становится настоящимъ ботаникомъ, эта маленькая обезьяна! Онъ не можетъ простить мнѣ, что я забыла названіе одного цвѣтка, который мы видѣли вчера въ ботаническомъ атласѣ.
- Она говоритъ, что это гордовикъ, а это неправда, это медунк», сказалъ Аллэнъ строго, протягивая стебелекъ съ пвъткомъ.

Миссисъ Аллисонъ покачала головой и постаралась придать лицу своему серьезное выраженіе.

— Мама должна прилежнъе учиться, не правда ли? Иди, мальчикъ, поздоровайся съ лэди Тресседи.

Аллэнъ подощелъ и серьезно протянулъ руку Летти. Потомъ онъ сталъ на одной ногъ и началъ внимательно разсматривать ее.

- Разв'я вы 'Бдете въ гости?—спросилъ онъ вдругъ, указывая грязнымъ пальчикомъ на ея платье.
- Аллэнъ, иди сюда, пей чай! поспѣшила вмѣшаться его мать. Затѣмъ она обратилась къ Летти съ той улыбкой, которою пріобрыла не мало сторонниковъ Максвелю.

- Какъ это ни прискорбно, но я должна сказать, что у него отвращение ко всякой сколько-нибудь нарядной одеждъ. Онъ не соглашался идти со мною за ръку, пока я не сняла свою кружевную мантилью и не спрятала въ кустахъ. И онъ дружится со мной только, когда мы оба въ нашихъ затрапезныхъ, домашнихъ костюмахъ.
- О, дёти обыкновенно чувствують себя вполнё счастливыми, только когда они грязны, —любезно замётила Летти, которой было очень пріятно, что ея собесёдницы такъ безцеремонно дружелюбно обращаются съ нею.—Какіе у него красивые цвёты и какой онъ удивительный маленькій ботаникъ!

Она сѣла подлѣ Аллэна и пустила въ ходъ все свое искусство, чтобы подружиться съ нимъ, но это оказалось дѣломъ не легкимъ; когда она стала хвалить его цвѣты, Аллэнъ отвѣтилъ ей съ полнымъ ртомъ: «О, маминъ букетъ гораздо больше»; когда она предложила ему кусочекъ кэка, мальчикъ оттолкнулъ кэкъ и держалъ ен руку подальше отъ себя, пока на нѣмой вопросъ, обращенный черезъ столъ, мать не дала ему знакомъ позволеніе взять печеніе; наконецъ, когда она захотѣла, чтобы онъ блеснулъ своими познаніями, и стала спрашивать у него названія каждаго цвѣтка въ букетѣ, Аллэнъ вдругъ прервалъ ее страннымъ вопросомъ, произнесеннымъ настолько ясно, насколько позволялъ ему хлѣбъ во рту.

- Скажите, знаете вы, кто быль Биль Стикерсъ?
- Кто быль Стикерсь?—повторила Летти,—я не понимаю, о чемъ ты спрашиваещь, милый мальчикъ.

Даже мать его не могла объяснить, въчемъ дѣло. Но Аллэнъ, продолжая глядѣть прямо въ глаза Летти и проглотивъ наскоро кусочекъ кэка, чтобы свободнѣе ворочать языкомъ, повторилъ свой вопросъ:

— Знаете вы, кто былъ Биль Стикерсъ? И отчего его всегда пре... преслѣдуютъ?

Онъ съ торжествующимъ видомъ проговорилъ длиное слово. Марчелла весело разсмѣялась и объяснила, что, когда они утромъ ѣхали по Лондону, Аллэнъ все время смотрѣлъ изъ окна кареты и читалъ афиши и разныя уличныя объявленія. Вѣроятно, имя Биля Стикерса, которому грозили всевозможныя бѣдствія, такъ сильно поразило его воображеніе, что онъ въ ту минуту не могъ говорить о немъ. Но онъ все время раздумывалъ о немъ, пока, наконецъ, не разразился, наскучивъ вопросами чужой лэди въ нарядномъ платъѣ.

Летти нашла, что это странный, дурно воспитанный ребенокъ, и перестала ухаживать за нимъ къ великому удовольствію Аллэна. Онъ подвигался все ближе и ближе къ матери, сълъ, наконецъ, совствит подлъ нея и сталъ спокойно поъдать вст вкусныя вещи, которыя ему подставляла миссисъ Аллисонъ.

— Какъ они долго не ѣдутъ! — проговорила Марчелла, смотря на часы. — Скажите мнѣ, кто будетъ, моя дорогая, — попросила она ласково, положивъ руку на колѣни миссисъ Аллисонъ. — Вы всегда съ такимъ искусствомъ подбираете гостей.

Миссисъ Аллисонъ слегка покраснѣла, какъ будто польщенная комплиментомъ, и начала, смѣясь, перечислять гостей.

- Лордъ и лэди Максвель.
- Ахъ, вскричала Марчелла, объ этихъ чѣмъ меньше говорить, тѣмъ лучше. Дальше!
  - Лордъ и лэди Казедайнъ.

Марчелла сдълала гримасу.

- Бѣдная женщина! Когда я на нее смотрю, мнѣ постоянно вспоминаются слова, которыя говорять о королевѣ въ пьесѣ «Алиса въ странѣ чудесъ»: «Приласкать ее немножко, да завить ей волосы, это будетъ очень полезно для нея». Она такъ хромаетъ, такая худенькая и грустная. А онъ? Нѣтъ ли здѣсь по близости конскихъ скачекъ или борьбы на призъ, куда мы могли бы послать его?—Миссисъ Аллисонъ ударила ее слегка по губамъ.
- Я не стану больше говорить, если вы будете дурно относиться къ моимъ гостямъ.

Марчелла поцеловала нежную ручку.

— Я буду умница. Отчего это вы глядите такъ важно? Даже страшно становится!

Летти Тресседи была крайне удивлена. Эти веселыя, ребяческія манеры вовсе не согласовались съ ея представленіемъ о лэди Максвель. Она не знала, что миссисъ Аллисонъ была одна изъ немногихъ особъ, при которыхъ Марчелла держала себя такимъ образомъ.

- Сэръ Филиппъ Уентвортъ, —продолжала миссисъ Аллисонъ, улыбаясь. —Попробуйте-ка сказать что-нибудь дурное о немъ, если можете.
- Не заставляйте меня. Какъ хорошо, что я привезла томъ его «Очерковъ Индіи». Я встану завтра пораньше и прочту ихъ до объда.
  - Потомъ будетъ Маделена Пенлей и Елизабета Кентъ.

Какое-то невольное движение пробъжало по лицу Марчеллы. Затъмъ она выпрямилась съ достоинствомъ и чинно сложила руки на колъняхъ.

— Позвольте. Намфрены ли вы на этотъ разъ защищать меня

отъ леди Кентъ. Въ прошлый разъ вы самымъ в вроломнымъ образомъ оставили меня на жертву волкамъ.

Миссисъ Аллисонъ засмъялась.

-- Напротивъ, мы всѣ съ большимъ удовольствіемъ присутствовали при вашей стычкѣ съ нею въ ноябрѣ, и мы всячески постараемся вызвать новую стычку въ маѣ.

Марчелла покачала головой.

- У меня нътъ охоты воевать съ мухами. Что касается Альдуса, пожалуйста, предупредите его даму за объдомъ, что онъ можетъ заснуть у нея на плечъ.
- Эхъ вы несчастные!—миссисъ Алисонъ съ состраданіемъ протянула ей руку.—Вы такъ устаете? И зачёмъ вамъ понадобилось перевернуть весь свётъ вверхъ дномъ?

Марчелла взяла ея руку въ объ свои.

— А зачъмъ вы боретесь противъ реформы?

Глаза объихъ женщинъ встрътились съ внезапной вспышкой серьезнаго чувства. Затъмъ Марчелла опустила руку и сказала, улыбаясь:

- Вы не всъхъ гостей назвали. Кто еще будеть?
- О, молодежъ-Чарли Нэзби.
- Милый юноша, очень милый, совсёмъ не такой фатъ, какимъ кажется. Потомъ будутъ Ливены, я знаю, что они будутъ. Бетти говорила мнѣ, что отказалась отъ двухъ другихъ приглашеній, какъ только получила ваше.
- Ну, потомъ еще мистеръ Уаттонъ, Гардингъ Уаттонъ, сказала миссъ Аллисонъ, слегка обращаясь въ сторону лэди Тресседи

Восклицаніе, готовое сорваться съ губъ лэди Максвель, замерло при видѣ нѣкотораго смущенія на лицѣ хозяйки, а Летти тотчасъ же вмѣшалась въ разговоръ.

— Гардингъ прівхаль, мой двоюродный брать? Какъ я рада! Можетъ быть, мнѣ не слъдуетъ говорить этого, но онъ такой умный, такой пріятный человъкъ. Въдь вы, кажется, знакомы съ Уаттонами, лэди Максвель?

Марчелла была занята наливаньемъ чая Аллэну.

- Я знаю Эдварда Уаттона,—сказала она, обращая на Летти свои прекрасные, ясные глаза.—Онъ мой искренній другъ.
- О, но Гардингъ гораздо умнѣе, сказала Летти. И, радуясь, съ одной стороны, тому, что клубокъ разговора попалъ въ ея руки, съ другой тому, что можетъ хвалитъ своего родственника передъ этими людьи, стоявшими выше ея на общественной лѣстницѣ, она начала восторженную рѣчь—всю изъ восклицаній и при-

лагательныхъ въ превосходной степени—для описанія и преимуществъ Гардинга Уаттона.

Лэди Максвель молча слушала ее.

- Какъ безтактна! подумала миссисъ Аллисонъ съ неудовольствіемъ; но она не знала, какъ остановить этотъ потокъ словъ. Она давно дала позволеніе лорду Фонтеною пригласить Гардинга Уаттона и забыла объ этомъ, а теперь ей было непріятно думать, что онъ встрѣтится въ ея домѣ съ Максвелями: Уаттонъ, по порученію лорда Фонтеноя, только-что написалъ въ газетахъ статью противъ билля и лично противъ Масквеля, статью, которую даже миссисъ Аллисонъ нашла слишкомъ рѣзкою и несправедливою. Лэди Тресседи должна бы это знать и не болгать такъ неумѣстно. Она хотѣла вмѣшаться, но Марчелла подняла руку.
  - Экипажи подъёзжаютъ!

Хозяйка поспѣшила къ дому, и Марчелла послѣдовала за ней вмѣстѣ съ Аллэномъ. Летти слѣдила глазами за лэди Максвель съ тѣмъ чувствомъ смѣшаннаго восхищенія и зависти, какое она испытывала много разъ и прежде.

— Я не думаю, чтобы мнѣ удалось сойтись съ ней,—сказала она себѣ съ неудовольствіемъ.—Да я и не нуждаюсь въ этомъ. Джоржъ сразу оцѣнить ее по достоинству.

Одна часть этой мысли была не правдива. Честолюбіе Летти было бы сильно польщено, если бы ей удалось «сойтись» съ Марчеллой Максвель.

Только-что Летти одълась къ объду и Гріеръ вышла отъ нея, какъ Джоржт вошелъ въ комнату жены. Она стояла передъ большимъ зеркаломъ, давая окончательную отдълку своему туалету, расправляя въ одномъ мъстъ, подкалывая въ другомъ и вертясь во всъ стороны. Она не замътила Джоржа, а онъ стоялъ и наблюдалъ за ней, за ея взглядами, выражавшими то тревогу, то удовольствіе, за ея граціозными движеніями, за блестящими складками подвънечнаго платья, въ которое она нарядилась.

Онъ не чувствовалъ себя ни веселымъ, ни счастливымъ. Но онъ пришелъ къ убъжденію, что долженъ сдълать усиліе, нъсколько усилій, чтобы вернуть свою супружескую жизнь къ тому уровню покоя и пріятности, который въ прежнее время казался ему легко достижимымъ и который теперь было такъ трудно поддерживать. Если этотъ покой, эта пріятность окончательно исчезнутъ, что онъ станетъ дълать? Онъ съ досадой отгонялъ отъ себя эту мысль. Онъ часто слыхалъ, что первый годъ супружеской жизни бываетъ самымъ труднымъ. Такъ оно и должно быть.

Двъ личности не могутъ слиться въ одну безъ броженія, безъ развитія жара. Онъ непремънно долженъ сдълать усиліе.

Онъ подошелъ къ ней и обнялъ ее.

- Ой, Джоржъ, мои волосы! мои цвъты!
- Не думай о нихъ, сказалъ онъ почти грубо. Положи сюда голову. Скажи, что тебъ противно вспомнить о сегодняшнемъ днъ, какъ и мнъ противно! Скажи, что въ другой разъ ничего подобнаго не случится! Объщай мнъ.

Она чувствовала, какъ билось его сердце подъ ея щекой: но она стояла молча. Его просьба, его необычное волнение снова оживили досаду и раздражение, которыя свили гибадо въ ея душть.

Ему хорошо говорить, но почему же имъ приходится жить такъ скромно, такъ небогато. Почему всѣ, миссисъ Аллисонъ, лэди Максвель и сотни другихъ пользуются гораздо большими средствами, большой свободой, большимъ уваженіемъ, чѣмъ она? Въ этомъ отчасти онъ виноватъ.

Она понемногу освободилась отъ него и тихонько оттолкнула его своей маленькой ручкой въ перчаткъ.

— Я, конечно, и сама ненавижу ссоры, — сказала она. — Но знаешь, Джоржъ, не будемъ больше говорить объ этомъ! И посмотри, что ты сдёлалъ съ моими бёдными волосами! Ахъ ты милый, гадкій мальчикъ!

Но хотя она назвала его милымъ, она нахмурилась, снимая перчатки, чтобы поправить свою прическу.

Джоржъ засунутъ руки въ карманы, подошелъ къ окну и ждалъ. Сходя по большой лъстницъ сзади нея, онъ мысленно посылалъ къ чорту Кэстль-Лютонъ и всёхъ его гостей. Въ эти загородные дома люди собираются только, чтобы ломаться и гримасничать. Удивительно пріятно смотрѣть на нихъ! А єще Летти говорила, что Максвели здъсь. Какое стъсненіе для всъхъ!

(Продолжение сладуеть).

## РАЗВИТІЕ ПРОФЕССІЙ.

**Перев.** съ англійскаго Т. К—ль.

(Продолжение \*).

IV. Ораторы и поэты, актеры и драматурги.

Вещи, которыя разъединяются по мере эволюціи, были, само собом разумется, вначале слиты: это обусловливается самымъ процессомъ эволюціи. Мы уже видёли, какъ торжественныя встречи победителей, вначале не преднамеренныя и грубыя, превратились съ теченіемъ времени въ установленныя церемоніи, вылившіяся въ определенныя формы и носившія въ себе зародыши различныхъ искусствъ и профессій. Вместе съ возникновеніемъ танцевъ и музыки, описаннымъ нами выше, возникли также поэзія и драма, ораторское и театральное искусство; здесь мы, ради удобства, будемъ разсматривать ихъ отдёльно. Всё эти проявленія чувства, сначала неясныя и смутныя, после многократнаго повторенія упорядочиваются и становятся спеціальностью техъ или другихъ людей.

Вмѣстѣ съ криками восторга при встрѣчѣ Давида и Саула, изъ многихъ устъ вырывалось прославленье ихъ великихъ дѣяній. Маріамъ также прославляла побѣду Ісговы надъсгиптянами. Такія прославленія, сперва простыя и краткія, превратились постепенно въ длинныя похвальныя рѣчи, а произнесеніе этихъ рѣчей положило начало ораторскому искусству. Нѣкоторые изъ ораторовъ говорили случайно болѣе плавно и прочувствованно, употребляли въ рѣчахъ художественные образы и обороты, прибѣгали даже къ ритмической рѣчи, изъ нихъ развились поэты. Хвалебныя рѣчи были, сравнительно, просты въ присутствіи живого предводителя; позднѣе, въ предполагаемомъ присутствіи обожествленнаго вождя, они становились болѣе выработанными и сопровождались иногда мимическимъ воспроизведеніемъ его подвиговъ.

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 4, апрёль 1896 г. «міръ божій», № 5, май.

Дъти, вообще склонныя воспроизводить поступки варослыхъ, часто играють роль человъка, о которомъ слышали или читали, и полражають его действіямь преимущественно разрушительнаго характера: очевидно, что въ тъ времена, когда чувства были менъе сдержаны, чъмъ теперь, взрослые изображали точно также подвиги героевъ, которыхъ они прославляли. Ораторъ или поэтъ присоединяль къ своей ръчи или пъснъ соотвътствующія дъйствія, или же они производились одновременно къмъ-нибудь друлимъ. Затъмъ, когда при дальнъйшемъ развити появились изображенія бол'є сложныхъ событій, поб'єдъ героя и его сотоварищей надъ врагами, тогда главный актеръ, который руководилъ дъйствіями остальныхъ, сдълался драматургомъ. Отъ этого бъглаго очерка зарожденія театра, -- очерка отчасти гипотетичнаго, хотя основаннаго на установленныхъ фактахъ, перейдемъ къ прижизни нецивилизованных и полуцивилизованных аки тивованных в народовъ.

Если мы обратимъ вниманіе на обычаи тѣхъ народовъ, у которыхъ занятіе музыкой еще мало развито, мы найдемъ тамъ оффиціальныя восхваленія въ ихъ простѣйшей формѣ, въ формѣ ораторскихъ рѣчей. Эрскинъ говоритъ, что «племя фиджійцевъ имѣетъ своихъ ораторовъ, которые произносятъ рѣчи при торжественныхъ церемоніяхъ или помогаютъ жрецу и военачальнику возбуждать народное мужество передъ битвой». Для возбужденія мужества они обыкновенно восхваляютъ прошлые подвиги вождя и утверждаютъ, что храбрость его проявится и въ будущемъ. То же самое имѣетъ мѣсто и въ Новой Каледоніи. «На Таннѣ въ каждой деревнѣ есть свой ораторъ. Въ народныхъ собраніяхъ эти ораторы поютъ свои рѣчи, прохаживаясь по направленію отъ окружности мара (площади) къ центру и сопровождая иногда свои слова размахиваньемъ палки (драматическій аккомпаниментъ)».

У таитянъ, если върить Элису, мы встръчаемся съ подобными же явленіями. Онъ говорить объ ихъ «ораторахъ войнъ». Главной обязанностью этихъ ораторовъ было воодушевлять войско разсказами о подвигахъ ихъ предковъ, о славъ ихъ племени или ихъ острова, о военной доблести ихъ любимыхъ боговъ и т п.

Негритянская раса обладаетъ въ общемъ большими музыкальными дарованіями. У нихъ, какъ мы видѣли, похвальныя рѣчи облекаются въ музыкальную форму и при этомъ неизбѣжно становятся ритмическими. Хотя произносимыя рѣчи обыкновенно лишены правильнаго размѣра, но рѣчи, соединенныя съ музыкой, предполагаютъ извѣстный темпъ и, благодаря этому, извѣстную правильность. У марутсовъ воспѣвали хвалу королю подъ глухой

аккомпаниментъ музыкальныхъ инструментовъ; изъ этого мы заключаемъ, что, такъ какъ ихъ музыка должна была обладать извъстнымъ ритмомъ, то тому же ритму не могли не подчигяться и ихъ слова. Точно также у племени монбуттовъ пъвцы балладъ, на обязанности которыхъ лежало прославление короля, должны были часто облекать свои похвальныя слова въ стихотворную форму. «Труппа бардовъ, или лауреатовъ», при дворъ дагомейскаго короля должна была облекать въ ритмическую форму свои хвалебныя пъсни, чтобы ихъ можно было пъть хоромъ. Точно также у племени ашантіевъ и у мандингосовъ хвалебные крики, которыми привътствовали вождей, принявъ форму пъсенъ, должны были приблизиться къ ритмической ръчи. У другихъ нецивилизованныхъ народовъ мы находимъ оффиціальныхъ ораторовъ и поэтовъ, облекающихъ свои похвальныя слова въ музыкальную, а следовательно, и ритмическую форму. Аткинсонъ говоритъ: «Султанъ приказалъ своему поэту спъть намъ что-нибудь. Тотъ повиновался и сталъ пъть пъсни, въ которыхъ описывалась доблесть моего хозяина и его предковъ и ихъ многочисленные военные подвиги; эти пъсни вызывали шумныя одобренія всего племени».

Среди этихъ африканскихъ народовъ, также какъ и у названныхъ выше кочевыхъ народовъ Азіи, на ряду съ восхваленіями живого предводителя, простыми или облеченными въ музыкальную, ритмическую форму, мы рёдко, почти никогда не встречаемъ воспъваній обожествленнаго предводителя, воспъваній, которыя могли бы составить спеціальность не придворныхъ, а жрецовъ. Почему это? Повидимому это обусловливается двумя причинами, одна изъ которыхъ, въроятно, первоначальная, другаявторичная Мы видели, что у негритянской расы вообще идеи о загробной жизни или не существують, или не развиты. По ихъ представленію, двойникъ (душа) умершаго не долго продолжаетъ существовать; когда его перестають видеть во сиб, предполагается, что онъ исчезъ окончательно. Ясно, что умилостивительныя жертвы его душт не могли развиться въ культъ, какъ это было тамъ, гдф существовала идея о безсмертіи. Быть можетъ. по этой же причинъ африканскія государства были не долговъчны. Замъчено, что отъ времени до времени у нихъ появляется могущественный предводитель, который покоряеть и соединяеть сосёднія племена и создаеть такимъ образомъ государство: но черезъ одно или два поколбнія оно вновь распадается. Мы видъли, какъ представление о сверхъестественномъ могуществъ умершихъ предводителей сильно содъйствовало упроченію власти; поэтому, намъ не должно казаться невъроятнымъ, что отсутствіе

этой вѣры въ безсмертнаго бога, а слѣдовательно, и отсутствіе установленнаго культа, есть главная причина временнаго характера африканскихъ монархій.

Это предположение согласуется съ фактами, которые доставляють намъ древния пивилизованныя государства, въ которыхърядомъ съ чествованиемъ живыхъ государей существовало болъе выработанное чествование умершихъ, обожествленныхъ государей.

Египеть даеть намъ образцы поэтическаго воспѣванія и тѣхъ, и другихъ. Въ началѣ похвальнаго слова Сети I, написано: «Жрецы, нѣкоторые могущественные и знатные люди Южнаго и Сѣвернаго Египта прибыли, чтобы чествовать божественнаго благотворителя при его возвращеніи изъ страны рутеновъ». Потомъ слѣдуетъ пѣсня «въ честь короля и во славу его имени».

Рамзесть II также прославляется въ «героической поэмѣ жреца Пентаура». При восемнадцатой династіи обѣ эти функціи соединяются. «Одинъ неизвѣстный поэтъ, изъ числа святыхъ братьевъ, почувствовалъ вдохновеніе воспѣвать въ размѣренныхъ словахъ славу короля (Тутмеса III) и силу и величіе бога Амона». А рядомъ мы видимъ вполнѣ жреческія дѣйствія, которыя совершаетъ свѣтскій человѣкъ, носящій званіе «пророка пирамиды Фараона». На обязанности этого должностного лица лежало воспѣваніе памяти умершаго государя и сохраненіе его богоподобнаго образа, на вѣчную память о немъ.

Еще лучшіе и болье многочисленные примъры находимъ мы въ древнъйшей исторіи Грепіи. Появляющійся впервые поэть, воспъвающій славу божества, носить духовный характерь, вначаль онъ даже является оффиціальнымъ жрецомъ. Муиръ пишеть о грекахъ первобытныхъ временъ: «Въ ихъ преданіяхъ мы видимъ обыкновенно нераздѣльно слитыми — поэта, музыканта, жреца, пророка и мудреца», и онъприбавляетъ: «миоическій поэтъ Оленъ упоминается, какъ самый ранній и самый знаменитый жрецъ и поэтъ дагосскаго Аполюна... Бео, извъстная жрица этогохрама (Дельфійскаго) называеть его не только самымъ первымъ изъ пророковъ Аполлона, но и изъ всёхъ вообще поэтовъ». Магафи сообщаеть намъ, что «поэмы, приписываемыя этимъ людямъ (поэтамъ, жившимъ до Гомера), всѣ строго религіозны». «Гекзаметры приписывались обыкновенно дельфійскимъ жрецамъ, которые утверждали, что создали и употребляли этотъ размъръ въ прорицаніяхъ. Другими словами, онъ употреблялся ранъе въ религіозныхъ поэмахъ... Н'ьтъ сомньнія, что жрепы сочиняли такія произведенія (длинныя поэмы), чтобы пов'єствовать о качествахъ и о похожленіяхъ боговъ. Такія эпическія поэмы носили вначалѣ чисто религіозный характеръ. Гомеръ и Гезіодъ представляютъ заключеніе продолжительной эпохи».

Ло мфрф дифференціаціи свътская поэзія отдулилась отъ религіозныхъ поэмъ; на это указываетъ замѣчаніе Магафи, что во времена Гомера «войны, приключенія и страсти людей болье всего интересовали поэтовъ». Поэмы, носившія отчасти світскій характеръ, сдёлались окончательно свётскими въ то время, когда онъ все более отделялись отъ музыки. Гимнъ первобытныхъ жрецовъпоэтовъ произносился полъ аккомпаниментъ четырехструнной лиры болье нараспывъ, чымъ обыкновенная рычь; это было не пыніе, какъ мы его понимаемъ, а скорбе речитативъ, и, по мибнію д-ра Монро, неопредъленный речитативъ, который то напоминалъ произнесеніе литургіи англійскими священниками, то, подъ вліяніемъ ремигіознаго экстаза \*), переходиль въ восторженную декламацію. Но съ теченіемъ времени это полумузыкальное исполненіе гекзаметровъ было усвоено классомъ свътскихъ пъвцовъ - рапсодовъ. Тѣ, которые во дворцахъ и «на народныхъ празднествахъ въ греческихъ городахъ произносили пъсни (Гомера)» и сами сочиняли прологи и эпилоги, посвященные тымъ божествамъ, въ честь которыхъ давался праздникъ, были такимъ образомъ сами поэтами и отличались отъ поэтовъ болће ранней эпохи темъ, что не пели своихъ рѣчей.

«Тогда какъ последній подъ аккомпанименть своей лиры пель исключительно или главнымъ образомъ свои собственныя произведенія, рапсодъ съ лавровой ветвью или жезломъ—знакъ его званія—произносить безъ всякаго музыкальнаго аккомпанимента чужія поэмы» (иногда, какъ я говориль выше, и свои собственныя).

Такъ возникъ самъ собой классъ свътскихъ поэтовъ и поэзія отдълилась отъ пънія.

Подобное же начало находимъ мы и у римлянъ. Хотя слѣдствія были различны, но происхожденіе одинаково. Гриммъ говоритъ: «Поэмы близко граничатъ съ прорицаніями, римскіе жрецы были одновременно и пѣвцами, и прорицателями; пророчества входили въ кругъ постоянныхъ обязанностей жрецовъ». Этому не противорѣчитъ утвержденіе, что «римская религія состояла изъ обрядовъ, исполняемыхъ жрецами, а не вародомъ, и ихъ поэмы были, по большей части, просто изрѣченія въ стихо-

<sup>\*)</sup> Въ своемъ извъстномъ произведеніи «Виды древней греческой музыки», онъ говоритъ: «многія свидътельства дълаютъ въроятнымъ тотъ фактъ, что пъніе и произнесеніе ръчей не такъ далеко отстояли другь отъ друга въ Греціи, какъ въ новъйшее время».

творной формѣ, не многимъ отличавшіяся отъ полудикихъ моленій салическихъ жрецовъ и Арвелійскаго братства».

Наиболтые сложныя формы религіозных церемоній проникли, повидимому, въ Римъ изъ покоренных областей—священныя игры изъ Этруріи, остальные обряды изъ Греціи.

Такъ какъ римляне были завоевателями, то искусство и поэзія, приносимыя пленниками, въ теченіе долгаго времени не обращали на себя вниманія поб'єдителей. Преподаватели этихъ искусствъ, получили свое званіе безъ благословенія боговъ, на нихъ смотр'єли съ презр'єнемъ и функціи ихъ пріобр'єли вполн'є св'єтскій характеръ.

Такъ, Моммсенъ пишетъ: «Поэтъ, или какъ его называли въ то время,— «риторъ», актеръ и композиторъ, не только принадлежали, какъ и прежде, къ презираемому классу наемниковъ, но, какъ и прежде, занимали самое послъднее мъсто въ общественномъ мнъніи и подвергались притъсненіямъ администраціи». По тому же поводу въ послъдней главъ онъ говоритъ слъдующее: «Никто изъ лицъ, являвшихся въ это время передъ народомъ въ качествъ поэтовъ, не былъ, какъ мы уже говорили, благороднаго происхожденія, мало того—никто не былъ уроженцемъ Лаціума».

Трудно привести болье яркіе примъры дифференціаціи поэта и жреца тамъ, гдё мы имъемъ не одно постоянно развивающееся общество, а цълую совокупность обществъ, и общество побъдителей, которые съ самаго начала воспринимаютъ чуждые нравы и идеи остальныхъ и сливаютъ ихъ съ своими собственными.

Обращаясь отъ древнъйшей исторіи Южной Европы къ Съверной, мы встръчаемъ въ Скандинавіи примъры такой же связи между первобытнымъ поэтомъ и лъкаремъ. Разсказывая о «гадателяхъ — мужчинахъ или женщинахъ, — носившихъ почетное названіе пророковъ и имъвшихъ, по ихъ мнѣнію, власть заставлять «души умершихъ открывать будущее», Маллетъ говоритъ, что «для такой же нельпой цъли употреблялись часто и стихи: считалось, что скальды или барды могутъ достичь этого силою нъкоторыхъ пъсенъ, которыя они успъли сочинить».

Эти поэты и музыканты древнихъ сѣверныхъ народовъ вызывали души умершихъ стихами, въ которыхъ, конечно, заключались восхваленія ихъ, и въ то же время «на нихъ смотрѣли, какъ на необходимую принадлежность королевскаго званія, даже и второстепенные начальники имѣли своихъ поэтовъ». У кельтовъ также были люди, исполнявшіе, повидимому, такія же обязанности, какъ греческіе жрепы-поэты. Пелутье, основывающій свои мнѣнія на показаніяхъ Страбона, Лукана и др., говоритъ: «Барды, рас-

пѣвавшіе гимны, были поэты и музыканты; они сочиняли слова и напѣвъ гимна».

Употребленіе слова «гимнъ» указываеть, повидимому, что эти пъсни имъли отчасти священный характеръ. Связь между поэтомъ и жрецомъ продолжала существовать или была вновь возстановдена, когда язычество сменилось христіанствомь, это обстоятельство доказывается убъдительными примърами. Такъ, Милльсъ го ворить: «Каждая страница древней исторіи Европы потверждаеть духовное значеніе менестреля», его одежда «напоминала священническое одъяніе». Форізль утверждаеть, что «почти всь знаменитые трубадуры кончали жизнь въ монастыряхъ, въ монашескомъ облачени». Впрочемъ, не лишено въроятія и то предположеніе, что, послів побівды христіанства надъ язычествомъ, языческій жрецъ-поэтъ, который прежде восхваляль и живого, и умершаго вождя, мало-по-малу отказался отъ этой последней задачи и превратился окончательно въ придворнаго поэта-дауреата. Мы читаемъ, что «поэтъ или бардъ состоялъ на службъ при дворъ Вильгельма Завоевателя». «Поэтъ долженъ былъ, повидимому, непременно находиться въ свите короля, когда тотъ отправлялся на всйну».

И до нашихъ дней подобные оффиціальные лауреаты еще продолжаютъ существовать, или, лучше сказать, еще не умерли.

Въ то время, какъ поэть, восхвалявшій живого вождя превратился въ придворнаго поэта, поэтъ, воспъвавшій умершаго вождя,т. е. божество, какъ мъстное, такъ равно и чужеземное-превратился въ жреда; и въ этой должности восхвалялъ его иногда, какъ поэтъ, иногда, какъ ораторъ. Съ самой ранней, извъстной намъ эпохи, христіанство въ своихъ религіозныхъ церемоніяхъ воспъвало преимущественно тъ или другія свойства божества-его гнъвъ и мстительность, или его милосердіе, любовь и всепрощеніе, и постоянно восторженно преклонялось передъ его всемогуществомъ; различныя выраженія славословія, призываніе и молитвы облекались частью въ прозаическую, частью въ стихотворную форму. Все происходящее во время богослуженія имбеть содержаніемъ ту или другую часть божественной исторіи, и всѣ идеи и чувства выражаются въ полуритмической форм в литургіи, въ гимнахъ и рѣчахъ, которыя мы называемъ проповѣдями и которыя всё имёють более или менёе характерь похвальных словъ. Христіанскій священникъ долженъ, собственно говоря, повторять уже сочиненныя и установленныя славословія, но онъ иногда являлся и сочинителемъ ръчей и поэмъ. Ограничиваясь Англіей и не говоря о древнихъ бардахъ въ родѣ Талисина и Мерлина, вос-

тхиярына въ своихъ пъсняхъ живыхъ и умершихъ языческихъ героевъ, мы укажемъ на перваго поэта христіанства — Цедмона, язычника крещенаго и проживавшаго въ монастыръ, который, во славу Бога, изложилъ въ стихотворной формъ исторію сотворенія міра и нікоторыя другія священныя исторіи. Слідующій по времени поэтъ Альгельмъ былъ монахомъ. Клирикъ Бидъ, извъстный больше другими своими произведеніями быль тоже поэть, епископъ Ценевульфъ равнымъ образомъ. Въ течение долгаго времени вст лица, извъстныя какъ писатели стиховъ, были духовнаго званія. Генрихъ Гонтингдонъ быль пріоромъ, Геральдъ Камбрензисъ-архидіакономъ, Лэймонъ и Николай Гулльдфордъ священниками. Не ранбе правленія Эдуарда Ш находимъ мы упоминаніе о свътскомъ поэтъ Минотъ; позднье явился первый настоящій поэтъ Англіи-Чаусеръ. Онъ быль придворнымъ поэтомъ и посвятиль себя исключительно светской поэзіи. После этого дифференціація между свътскими и духовными стихотвордами слъ-. лалась болье замътной, но, хотя содержание поэмъ пріобрыло болће свћтскій характеръ, какъ у Лэнгланда и Барбаура, связь съ духовенствомъ все-таки сказывалась. Лидгадъ былъ священникъ, ораторъ и поэтъ; Окклевъ — поэтъ и чиновникъ; Вильямъ Массингтонъ-юристъ и поэтъ; Юліана Бернерсъ-настоятельница монастыря и свътская поэтесса. Генрисонъ школьный учитель и поэть: Скельтонъ-священникъ и поэть-лауреать; Докбаръ, пріоръ и свътскій поэтъ; Дугласъ-ректоръ и придворный поэть; Барклей-священникъ и поэтъ; Гаесъ-священникъ и поэтъ; и такъ далье. Следуеть прибавить, что на обязанности духовныхъ липъ лежало сочинение хвалебныхъ гимновъ; гимны писались или посвященными духовными лицами, или еретическими священниками. Сопоставляя эти факты съ фактами нашего времени, мы ясно видимъ, что, какъ въ языческомъ, такъ и въ христіанскомъ обществъ, жрецъ-поэтъ, призванный славословить свое божество, есть первый поэть, и что поэты, называемые нами свътскими, развились при помощи дифференціаціи изъ того же корня.

Послѣ разъединенія свѣтскаго и духовнаго поэта, произошло разъединеніе съ средѣ самихъ свѣтскихъ поэтовъ. Появились болѣе эпическіе поэты, какъ Мильтонъ, болѣе дидактическіе, какъ Попъ, сатирики, какъ Бутлеръ, комики, какъ Гудъ, и поэты, склонные болѣе всего къ описаніямъ, какъ Вордсвортъ.

Отъ поэтовъ, оффиціально прославлявшихъ героя или бога ръчами, облеченными въ ритмическую форму, мы переходимъ кътъмъ, восхваленія которыхъ принимали форму мимическихъ дъйствій, которыя изображали славу умершаго вождя, подражая его

подвигамъ. Первонально тѣ и другіе соединялись въ одномъ лицѣ, но впослѣдствіи они разъединились и развивались отдѣльно другъ отъ друга.

Существующіе въ настоящее время дикари даютъ много примёровъ первоначальнаго соединенія словесныхъ и мимическихъ восхваленій. Мы читаемъ объ эскимосахъ мыса Барро: «Наиболёе важныя празднества ихъ носятъ, повидимому, полурелигіозный характеръ и весьма похожи на драматическія представленія... Всё празднества сопровождаются пёніемъ, барабаннымъ боемъ и танпами».

Mary 1

Болье подробныя указанія мы находимъ въ оффиціальномъ отчеть объ индыйцахъ Навайо, изъ котораго мы приводимъ слыдующіе отрывки: «Хасіелти Дайльись на навайскомь языкъ означаеть танець Хасіелти, Хасіелти же — начальникъ всёхъ боговъ или, лучше сказать, главный и самый значительный богъ. Слово танецъ не вполнъ хорошо выражаетъ характеръ церемоніи, такъ какъ они больше похожи на представленіе, чёмъ на пляску... Изображение различныхъ главныхъ и второстепенныхъ боговъ, разыгрыванье въ драматической формъ ихъ миническихъ похожденій и проявленій ихъ могущества, представляють особенный интересъ... Изъ извъстныхъ намъ отдъльныхъ отрывковъ драматизированныхъ миновъ можно вывести заключеніе, что каждая строго опредъленная сцена имфетъ или имфла спеціальное значеніе и, очевидно, всё оне сохранялись съ религіозной точностью». Дале говорится, что некоторыя изъ этихъ сценъ изображали какъ бы подкупъ божества или заключение договора съ нимъ.

Отмъчая факты изъ жизни древней Индіи, мы видимъ, что здѣсь, какъ и вездѣ, торжественныя встрѣчи побѣдителя представляли тотъ образъ, изъ котораго развилось какъ драматическое искусство, такъ же и другія, разсмотрѣнныя нами, искусства. Веберъ говоритъ: «Вслѣдъ за эпосомъ, какъ вторая ступень развитія санскритской поэзіи, является драма. Она называется На́така, а актеръ На́та—буквально «танцоръ». Этимологически это указываетъ на тотъ фактъ, что драма развилась изътанцевъ, которые въ началѣ сопровождались, вѣроятно, только музыкой и пѣніемъ, а съ теченіемъ времени также мимическими представленіями, процессіями и діалогами».

Самъ Веберъ даетъ этому другое толкованіе, но онъ приводитъ слѣдующія слова Лассена: «Индѣйская драма достигла блестящихъ результатовъ въ самыхъ разнообразныхъ областяхъ, особенно въ изображеніи гражданской жизни, но въ послѣдней своей фазѣ она перешла къ тому же роду сюжетовъ, съ которыхъ началось ея развитіе, а именно къ сценамъ изъ исторіи боговъ». Греческая исторія представляєть много фактовъ, имѣющихъ подобное же значеніе. Въ Спартѣ: «Поющій коръ плясаль вокругъ этого (жертвы..., горящей на жертвенникѣ), обыкновенно составляя кругъ, остальные изображали содержаніе пѣсни мимикой».

Тоть факть, что драма имѣла религіозное происхожденіе, подтверждается тѣмъ, что она всегда сохраняла религіозный характеръ. Мульмонъ говоритъ: «На представленіе нѣкоторыхъ драмъ древніе смотрѣли, какъ на служеніе Діонису». То же мы находимъ и въ утвержденіи Магаффи, что «древніе греки ходили въ театръ на поклоненіе своимъ богамъ». Драматическій элементъ въ религіозныхъ церемоніяхъ первоначально сливался съ прочими элементами, какъ на это указываетъ Гротъ: «въ древнемъ мірѣ, и особенно на раннихъ ступеняхъ его развитія, барды и эпическіе рапсоды, лирическіе поэты, актеры и пѣвцы соединялись съ танцорами для хора и драмы. Лирическіе и драматичсскіе поэты сами декламировали свои произведенія».

Процессъ дифференціаціи, положившій начало выд'єленію драмы, выясненъ Мультономъ: «Только одному изъ этихъ танцевъ-балладъ суждено было развиться въ драму, именно диопрамбу-танцу, им'євшему м'єсто при торжественныхъ богослуженіяхъ въ честь бога Діониса»; «мистеріи древней религіи были мистическія драмы, въ которыя облекалась исторія боговъ».

Хоръ удалялся отъ жертвенника, находившагося въ срединъ оркестра, и двигался направо. Это составляло Строфу, время, въ теченіе котораго (что значить самое слово Строфа) онь обходить кругъ, а при Антистрофъ онъ возвращался обратно къ жертвеннику. Въ лирической трагедіи «хоръ представляетъ сатировъ въ честь Діониса, во славу котораго и создана эта легенда; они все время комбинирують п'вніе, музыку и танцы». «Задачей Өесписа было ввести «актера», совершенно отдельнаго отъ хора». Мы легко можемъ себъ представить, какъ, вслъдъ за дифференціаціей драмы отъ другихъ произведеній искусства, происходила дифференціація драматурга и актера отъ другихъ лицъ и другъ отъ друга, хотя мы не въ состояніи проследить этотъ процессъ. Уже изъ вышеприведенной цитаты Грота мы видёли, что главный актеръ даетъ прочимъ актерамъ устныя указанія, какъ вести представленіе, этимъ самымъ онъ до нікоторой степени принимаетъ на себя роль драматурга. До развитія письменной литературы большаго различім и не могло быть; но когда возникла письменная литература, стало возможно существование настоящаго драматическаго писателя. Но надо принять во вниманіе, что въ произведеніяхъ великихъ греческихъ драматурговъ первоначальныя

формы еще продолжають существовать. Мультовъ говоритъ: «Трагедія никогда не переставала быть торжественнымъ религіознымъ и національнымъ празднествомъ, оно совершалось въ зданіи, считавпиемся храмомъ Діониса, жертвенникъ котораго возвышался среди оркестра. Содержаніе драмъ продолжало какъ въ началѣ, такъ и позднѣе, касаться, главнымъ образомъ, дѣяній боговъ. Примъръ этого мы находимъ у Магаффи; онъ разсказываетъ: «На Дельфійскихъ играхъ, во времена Птоломеевъ, окло 250 г. до Р. Х., давалась, говорятъ, правильная симфонія, въ которой состязаніе Аполюна съ Пиеономъ изображалось съ помощью флейтъ (или, лучше сказать, кларнетовъ), арфъ и трубъ безъ пѣнія и словъ». Этотъ примъръ, указывающій на развитіе инструментальной музыки, показываетъ въ то же время, какого рода сюжеты избирались для нея. Но, дойдя до комедій Аристофана, мы видимъ, что въ нихъ музыка приняла уже вполнѣ свѣтскій характеръ.

Развитие драматического искусства въ Рим' не вполн' выяснено отчасти потому, что, какъ мы показали при описаніи процесса возникновенія поэзіи, римская цивилизація въ значительной степени происхожденія не туземнаго, а иностраннаго, отчасти же вследствие того, что римская жизнь, носившая вполне военный характерь, не благопріятствовала развитію всёхъ не военныхъ занятій (что происходило и въ другихъ странахъ). Тъмъ не менъе, мы находимъ указанія на факты, подобные предыдущимъ. Дюрюи, соглашаясь съ Гулемъ и Конеромъ, пишетъ: «въ 364 г., во время какой-то эпидеміи, римляне обратились за совътомъ къ этрускамъ и тв отввчали, что боги будутъ удовлетворены, если устроять въ честь ихъ сценическія представленія: чтобы римляніе были въ состояніи дать эти представленія, они въ то же время послали имъ актеровъ, которые исполняли религіозные танцы подъ звуки флейты... Тогда эпидемія прекратилась». Дальше онъ говорить: «Молодые римляне учились танцамъ, заимствованнымъ изъ Этруріи, а для соблюденія такта, аккомпанировали себъ пъніемъ, часто импровизированнымъ; впослъдствіи они стали сопровождать эти танцы мимическими движеніеми. Появилась римская комедія».

Въ Римѣ, какъ и въ Греціи, идея святости долгое время считалась присущей драмѣ. «Варонъ—говоритъ бл. Августинъ,—ставилъ театральныя представленія на одну доску съ богослуженіемъ». Впрочемъ, языческое пониманіе святости, находившееся въ соотвѣтстіи съ ихъ представленіемъ о божествѣ, далеко отстоитъ отъ нашего пониманія святого.

Сюжеты пантомимъ брались изъ миновъ о богахъ и герояхъ,

актеръ долженъ былъ изображать попеременно женскія и мужскія роли, между тёмъ какъ хоръ, подъ аккомпаниментъ музыкантовъ, игравшихъ на флейтахъ, пёлъ соответствующія песни». «Иногда минологическія сцены воспроизводились на арене съжестокой правдивостью. Осужденные преступники, должны были входить на костеръ, подобно Геркулесу, или отдавать пламени свою руку, подобно Муцію Сцеволе, или быть распятыми какъ разбойникъ Лауреолусъ; другихъ раздирали медведи въ подражаніе судьбе Орфея».

Актеръ—обыкновенно чужеземецъ по происхожденію, не сохранившій отъ своихъ древнихъ религіозныхъ обязанностй ни малѣйшаго оттѣнка святости, ставился на одну доску съ рабами и варварами... онъ былъ, по большей части, рабъ или вольноотпущенникъ, или происходилъ изъ какой-нибудь страны, гдѣ его профессія пользовалась большимъ уваженіемъ, какъ въ греческихъ колоніяхъ и вообще на Востокѣ.

Какъ это ни странно, но мы видимъ, что возникновеніе христіанской драмы въ средневѣковой Европѣ шло тѣмъ же путемъ, какъ и возникновеніе языческой драмы. Оно началось, какъ въ Индіи, Греціи и Римѣ, съ изображенія религіозныхъ сюжетовъ актерами-священнослужителями. Обстоятельства жизни Христа изображались въ драматической формѣ въ зданіяхъ, посвященныхъ богослуженію.

Такъ какъ богослужение совершалось на датинскомъ языкѣ, то являлось вполнѣ естественнымъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ для невѣжественной толпы, въ дополнение къ нему, изображались сцены изъ событій и поученій Священнаго Писанія.

«Слѣдовательно, цѣль мистерій и прочихъ церковныхъ представленій заключалась въ томъ, чтобы посредствомъ драматическаго воспроизведенія отрывковъ Св. Писанія, жизни святыхъ или основныхъ догматовъ христіанства, какъ, напр., догмата о воплощеніи, поучать народъ, не имѣющій возможности читать св. книги».

Но есть неясныя указанія и противор'єчивыя мнінія, свидістельствующія, что въ первыя времена христіанства св'єтскія и духовныя драматическія представленія были смінаны. Мы читаемъ, что «иногда когда нельзя было найти достаточнаго числа духовныхъ актеровъ, церковный староста заставлялъ играть св'єтскихъ актеровъ». Въ томъ же произведеніи мы читаемъ, что «на св'єтскихъ актеровъ была принесена жалоба (Ричарду II) за то, что они брались разыгрывать пьесы, взятыя изъ Св. Писанія, въ убытокъ духовенству». Но въ другомъ мість тотъ же

авторъ—Стротъ, говоритъ, что «эти мистеріи сильно отличались отъ свътскихъ пьесъ и интермедій, которыя давали странствующія труппы, состоявшія изъ менестрелей, паяцовъ, шутовъ, танцоровъ, фокусниковъ и фигляровъ. Эти послъднія увеселенія были болье древняго происхожденія чъмъ духовныя представленія».

Весьма въроятно, что такія странствующія товарищества существовали еще во времена язычества, когда ихъ представленія входили въ составъ богослуженія: постепенно они потеряли свой первоначальный смысль, какъ и пъсни менестрелей. Это митніе не противоръчитъ, повидимому, тому взгляду, что свътская драма не возникала непосредственно изъ мистерій; что авторы ея, находясь одновременно подъ вліяніемъ и мистерій, и народныхъ представленій, заимствовали ея форму главнымъ образомъ изъ классической драмы: это предположение подтверждается тымь фактомь, что во многихъ пьесахъ едизаветинской эпохи появляется хоръ. Но какъ бы то ни было, общій выводъ остается тотъ же. Какъ въ Греціи, такъ и въ христіанскомъ мір'в возникла духовная драма. которую разыгрывали священники и которая изображала событія изъ священной исторіи, и если наша свътская драма не происходить прямо оть этой христіанской религіозной драмы, то она косвенно развилась изъ древней языческой религіозной драмы.

Вмѣстѣ съ возникновеніемъ свѣтской драмы, появились и второстепенныя дифференціаціи. Отдѣленіе актера отъ драматурга, хотя еще не полное, значительно усилилось; многіе драматическіе писатели уже не были актерами. Затѣмъ драматическіе авторы стали различаться, какъ сочинители по преимуществу трагедій, комедій, мелодрамъ, фарсовъ, комическихъ сценъ.

Мы не встрѣтимъ и здѣсь исключенія изъ того общаго закона, что разъединеніе и соединеніе—части одного и того же эволюціоннаго процесса. Начиная съ Греціи, мы замѣчаемъ стремленіе къ этому процессу среди поэтовъ. Курціусъ говоритъ, что «поэзія, какъ и остальныя искусства, разрабатывалась въ ограниченныхъ кругахъ лицъ, составлявшихъ нѣчто въ родѣ цеха». Религіозный характеръ этихъ обществъ видѣнъ изъ слѣдующаго замѣчанія того же автора: «образовались школы поэтовъ, которыя были тѣсно связаны съ жречествомъ».

Естественно, что процессъ соединенія происходиль всего легче среди лицъ, участвовавшихъ въ представленіяхъ, требовавшихъ разнаго рода искусства, они по необходимости должны были составлять товарищества. Среди нихъ рано возникли опредъленные союзы. Магаффи говоритъ о грекахъ, что «надписи указываютъ на существованіе профессіональныхъ группъ, которыя приходили на

мъстныя греческія дразднества и играли за очень высокую плату». И далье онъ замъчаетъ, что корпорація актеровъ состояла изъ жреда (Діониса), стоявшаго во главъ ея и остававшагося актеромъ; казначея, драматическихъ авторовъ новыхъ трагедій, комедій и одъ; главныхъ актеровъ трагическихъ и комическихъ и разнаго рода музыкантовъ».

Въ Римѣ, по вышеобъясненнымъ, причинамъ мы находимъ не много примѣровъ такихъ союзовъ. Но все-таки нѣкоторые факты указываютъ на ихъ существование и тамъ: «Власти назначили гильдіи поэтовъ и актеровъ мѣсто для совмѣстнаго богослуженія въ храмѣ Минервы».

Новая исторія даеть намъ также нѣсколько примѣровъ стремленія къ интеграціи. Нѣкоторую организацію представляютъ актеры братства Милосердія. Драматическіе писатели имѣютъ агентство для собиранія платы за представленіе ихъ пьесъ и соединяются для этой цѣли. Въ Англіи существуетъ спеціальная газета, въ которой помѣщаются всѣ сообщенія и объявленія, съ одной стороны, актеровъ, съ другой—лицъ, имѣющихъ въ нихъ надобность; эта газета является въ то же время органомъ интересовъ театра и концертвыхъ собраній.

Когда послѣдняя глава была уже написана, мнѣ попалось на глаза слѣдующее мѣсто изъ послѣдняго произведенія пр. Генриха Морлея «Первый очерк» англійской литературы» (стр. 209), оно передаетъ вкратцѣ всѣ главнѣйшіе выводы, заключающіеся въ этой и въ предыдущей главахъ:

«Наши англійскія баллады подобны тімъ балладамъ, которыя составляли обычное общественное народное увеселеніе скандинавцевъ. Они произносились кімъ-нибудь изъ собравшихся съ одушевленіемъ и съ разнообразнымъ выраженіемъ, остальные сопровождали пов'єствованіе различными жестами и движеніями, то взявшись за руки составляли кругъ, то приближались, то удалялись, то покачивались, то стояли неподвижно. Не въ одной только Испаніи слушатели танцовали въ тактъ съ разм'єромъ баллады; но мы до сихъ поръ можемъ вид'єть, какъ на Фарейскихъ островахъ въ зимніе с'вверные вечера народъ развлекается декламаціей балладъ, причемъ, согласно старинному с'єверному обычаю, жесты и движенія слушающихъ указываютъ на впечатлівніе, производимое разсказомъ, и люди танцуютъ подъ звуки своихъ старинныхъ балладъ и п'єсенъ».

Здѣсь, какъ при торжественныхъ встрѣчахъ живого героя у евреевъ и при богослужении обожествленному герою у грековъ, мы видимъ соединение музыки и танцевъ и рядомъ съ этимъ

соединеніе разм'єренной річи съ драматическимъ изображеніемъ происшествій и впечатлінія, производимаго этимъ описаніемъ. Мы видимъ, что вездіє сложныя проявленія возбужденнаго чувства, развиваясь, положили начала различнымъ искусствамъ. Нельзя не отмітить еще одинъ фактъ. Мы виділи, что во всіхъ случаяхъ, когда изъ общей группы выділяется лицо, исполняющее обязанность півца и разсказчика, остальные играютъ роль хора. Это разділеніе, характеризующее богослуженіе и драматическія представленія грековъ, существуєть въ наше время въ формів церковнаго хора, участвующаго вмістіє съ солистами въ богослуженіи, и опернаго хора, играющаго ту же роль въ театрів, въ формів вспомогательнаго хора, описаннаго въ предыдущемъ отрывків, и даже въ формів того хора, который обыкновенно подхватываетъ припівть веселыхъ піссенъ въ общественныхъ собраніяхъ.

Изъ «Popular Science Monthly». Гербертъ Спенсеръ.

(Продолжение слъдуеть).

## ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ.

Проф. П. Н. Милюкова.

(Продолжение \*).

٧.

Крайнее направленіе старообрядчества. — Эпидемія самосожженій. — Реакція противъ нихъ. — Условія церковной жизни въ Поморьй и Заонежьй. — Распространеніе вдісь пустынножительства. — Развитіе Выговскаго общежитія. — Отношеніе его къ міру и властямъ — Расколь въ безпоповщинів: еедосівенцы и ихъ распря съ поморцами. — Филипповцы. — Вопресъ о семьй и браків. — Теорія Ивана Алексівева. — Новые московскіе центры безпоповщины. — Борьба за бракъ между Покровской часовней и Преображенскимъ кладбищемъ. — Раздвоеніе религіозной мысли руководителей безпоповщины и одинаковость настроенія массы. — Протесть филипповцевъ противъ обмірщенія еедосівенцевъ. — Протесть страннической секты противъ двоедушія тіхъ и другихъ. — Ученіе Евфимія и новыя сділки съ міромъ его послідователей. — Итоги развитія безпоповщинской теоріи.

Мы должны теперь опять вернуться къ тому первоначальному періоду въ исторіи раскола, когда событія поставили, но еще не разръшили роковой дилеммы: восторжествуеть ли, въ концъ конповъ, правая въра, или наступятъ последнія времена. Симпатім къ тому или другому рышенію опредылились уже тогда, а вмысты съ темъ и наметилось разделение привержениевъ старой веры на два враждебные лагеря. Большинство, испуганное возможностью остаться безъ церкви и безъ таинствъ, отшатнулось, какъ мы знаемъ, отъ крайняго решенія: ценою все новыхъ и новыхъ уступокъ, путемъ хитросплетенныхъ толкованій, ум'тренные старались сохранить хоть какую-нибудь связь съ церковностью, спасти хоть частичку в вры въ непрерывность существованія на земль истинной церкви Христовой. Порвать эту въковую цъпь, связывавшую современную церковь съ временами апостольскими, было бы слишкомъ страшно для этихъ людей, привыкшихъ слепо вверяться тому, что «до насъ положено». Жить своимъ умомъ и чувствомъ, начинать съ самихъ себя, съизнова, свою религіозную

<sup>\*)</sup> См. «Міръ Божій», № 4, апрёль 1896 г.

жизнь, создавать новыя формы вёры—все это значило бы, въ ихъ глазахъ, произвести такую революцію, передъ которой блёднёли всё новшества Никона.

О созданіи новыхъ религіозныхъ формъ не думали, конечно, тогда и сторонники крайняго мнёнія. Если они освободили себя отъ подчиненія старымъ формамъ, то это лишь потому, что они были совершенно твердо увърены въ немедленномъ наступлени кончины міра. Мы видёли уже, что подъ вліяніемъ этой мысли люди думали не о томъ, какъ жить безъ церкви, а о томъ, какъ умереть подостойнье. Въ натуражь экзальтированныхъ это напряженное ожидание второго пришествія вызвало особыя явленія, принявшія, какъ это всегда бываетъ въ явленіяхъ религіознаго экстаза, эпидемическій характеръ. Не довольствуясь пассивнымъ выжиданіемъ архангельской трубы, наиболь усердные теряли терпъніе и старались приблизить конецъ. Если царствіе Божіе не приходило къ нимъ, они спѣпили сами идти навстрѣчу парствію Божію. Покончивши всякіе счеты съ міромъ, они рѣшались окончательно освободиться отъ него путемъ самоубійства, если не удавалось добиться той же цёли съ помощью мученичества. «Насильственная смерть за въру вождельна», доказываль еще Аввакумъ: «что лучше сего? съ мученики въ чивъ, съ апостолы въ полкъ, съ святители въ ликъ... а въ оимъ-то здёсь небольшое время потерпъть... Боишься пещи той? Дерзай, плюй на нее, не бойсь! До пещи страхъ - отъ: а егда въ нее вошель, тогда и забывъ вся»... Советъ Аввакума нашелъ своихъ энтузіастовъ и пропагандистовъ, не довольствовавшихся личнымъ спасеніемъ, желавшихъ спасенія всего міра. «Хотель бы я», говориль одинь изъ этихъ якобинцевъ XVII столътія, «дабы весь (родной его городъ) Романовъ притекъ на берегъ Волги съ женами бы да съ дътьми, побросалися въ воду и погрязли бы на дно, чтобы не увлекаться соблазнами міра; а то еще лучше: взяль бы я самь огонь и запалиль бы городъ; какъ бы было весело, кабы сгоръль онъ изъ конца въ конецъ со старцами и съ младенцами, — чтобы никто не принялъ изъ нихъ антихристовой печати». За Романовымъ или Бѣлевымъ послѣдовала бы и «вся Россія»; за Россіей сгоръла бы, можетъ быть, и «вся вселенная»... Полные такихъ надеждъ, являлись пропагандисты самосожженія въ мір'в и не жальни словь, чтобы убъдить простодушныхъ слушателей. «О братіе и сестры», возглашали они, «полно вамъ плутати и попамъ окупъ давати; елицы есте добріи, свое спасеніе возлюбите и скорымъ путемъ, съ женами и дътьми, въ царство (Божіе) теките. Радвите и не ослабъйте: великій страдалецъ Аввакумъ благо-

словляеть и въчную вамъ память воспъваеть: тецыте, тецыте, да вси огнемъ сгорите. Приближися - ко съмо, старче, съ съдыми своими власы; приникни о невъсто, съ дъвическою красотою; воззрите въ сію книгу, священную тетрадь: что, -- мутимъ мы васъ или обманываемъ? Зрите слогъ словесъ и, чья рука, знайте: самъ сіе начерталь великій Аввакумь, славный страдалець, второй во всемъ Павелъ; се сіе слово чту, еже святая его рука писала». И «старецъ, взирая, слезы ронитъ», прибавляетъ описавшій намъ эти сцены противникъ самосожженія; «отроковица, смотря, сердце крушить; проповъдникь, распаляяся, словеса къ словесамъ нижеть». Благодаря тому же автору, мы легко можемъ возстановить и самые аргументы деревенского пропагандиста. Кончина міра занимала среди нихъ, конечно, первое мъсто. Она наступитъ скоро, очень скоро: не нужно ждать и Ильи съ Енохомъ; въ 1689 году будеть «свъту преставленье» \*), а на Москвъ уже «царствуетъ Титинъ». Ждать свътопреставленья въ міръ невозможно; время пришло лихое: если не сгоръть, то какъ спастись отъ «змія»? Какъ соблюсти себъ въ яденіи и питьъ, вращаясь среди никоніанъ?--«а какъ уже сгоръль, ото всего уже ушель!» Иначе придется наложить на себя эпитимію літь на десять; надо будетъ и «поститься, и кланяться, и молиться; а если въ огоньтуть и все покаяніе: ни трудись, ни постись, разомъ въ рай вселись; всъ-то гръхи очистить огонь». Да, наконець, все равно отъ огня не уйдешь; при кончинъ міра протечеть ръка огненная и поглотить все; сами апостолы должны будуть пройти этоть искусь; только самосожженцы будуть освобождены отъ вторичнаго огненнаго испытанія. Приводились, далье примъры святыхъ, кончившихъ самоу бійствомъ; не было недостатка и въ видъніяхъ. Одинъ поморскій мужикъ въ бреду видёль сгорёвшихъ въ свётломъ мъстъ и въ вънцахъ, а «во ослабъ живущихъ и антихристу работающихъ» терзало въ другомъ мъсть страшное колесо; капля съ колеса упала мужику на губу, онъ очнулся, а губа сгнила.

Всёхъ этихъ убёжденій и доказательствъ было слишкомъ достаточно, чтобы воодушевить слушателей и убёдить наиболёе усердныхъ изъ нихъ. Около «учителя» собиралась кучка людей, готовыхъ «въ огонь и въ воду»: даже ребята тосковали: «пойдемъ въ огонь, на томъ намъ свётё рубахи будутъ золотныя, сапоги красные, меду, и орёховъ, и яблокъ довольно; пожжемся сами, а антихристу не поклонимся». Отъ перваго порыва воодушевленія до самаго факта самосожженія было, однако же, еще

<sup>\*)</sup> Это говорилось въ 1687 г. Другіе ожидали антихриста въ 1691 г.

далеко. Проповъдникъ, которому самому предстоялъ рискъ-сгоръть вмъстъ съ своими приверженцами, старался собрать ихъ какъ можно больше. Въ промежуткъ рвеніе могло остынуть, являлись сомнънія, «не худо ли то будеть — еже самимъ себя сожещи», — по мъръ приближенія ръшительной минуты одольваль и страхъ смерти, и не разъ предпріятіе откладывалось или разстраивалось вовсе: «изнемогши печалью», паства «разбродилась» или расходилась по домамъ. Но разъ задътая совъсть не давала покоя; «отъ цечали поотдохнувъ», сторонники самосожженія снова начинали «зазирать себя, яко фдять и пьють и на семъ свътъ живутъ»; и послъ двухъ - трехъ неудачныхъ попытокъ они-таки выполняли свое намфреніе. Въ большинств случаевъ, окончательное рушение принималось подъ влінніемъ правительственнаго пресл'ядованія. Лицомъ къ лицу съ «гонителями» самые нер'яшительные пріобрітали увітренность въ томъ, что надо получить мученическій вінець; съ другой стороны, и выбирать было не изъ чего, послѣ того какъ указъ паревны Софьи (1684) сталъ грозить твить же «срубомъ» (т. е. костромъ) всвить нераскаяннымъ и упорнымъ приверженцамъ старой вѣры. «Гоненія» доказывали і справедли вость словъ деревенскихъ пропагандистовъ, что отъ антихриста, кремѣ какъ въ огонь да въ воду, «некуда дѣться». Естественно, что одной изъ главныхъ задачъ пропагандиста и его приверженцевъ становится — добиться гоненія. «Батюшка государь», говорятъ слушатели наставнику, «ты насъ учишь добро погоръть; какъ же намъ быть? видишь, гоненія нътъ». «Азъ вамъ чада сотворю быти гоненію», отвінаеть наставникь и научаетъ ихъ совершить какое - нибудь святотатство; тогда «отпишутъ на насъ къ начальству, и пришлютъ къ намъ посылку, -то намъ и гоненіе; а мы себя въ поломя и сгоримъ, сами себя сожжемъ, а имъ не дадимся». И эта программа во всей точности выполнялась. На предполагаемое мъсто самосожженія являлась военная команда, и когда запершіеся въ избіз или крізпости видѣли, что имъ «не отсидѣться», они зажигались, принявъ предварительно мфры, чтобы въ послфдиюю минуту никто не выскочиль изъ огня: впечатленіе должно было получиться, что «всѣ тѣ страдальцы съ радостью горѣли и яко на пиръ, веселяся, пришли».

Подъ двойнымъ вліяніемъ правительственныхъ преслѣдованій и ожидаемой кончины міра самосожиганіе принимаетъ такіе грандіозные размѣры, при которыхъ понятны становятся сангвиническія надежды пропагандистовъ—«спалить» всю Русь всероссійскимъ пожаромъ— и этимъ путемъ разрѣшить религіозный во-

просъ. По предположенію новъйшаго изслѣдователя, съ начала раскола и до начала 1690-хъ годовъ никакъ не меньше двадцати тысячъ человѣкъ покончили самоубійствомъ \*). Количество жертвъ въ отдѣльныхъ «гаряхъ» доходило до  $2^{1/2}$  тысячъ.

Однако же, по самому существу діла, этотъ пароксизмъ самосожигательной горячки не могъ быть продолжителенъ. Начавшись со второй половины 80-хъ годовъ, къ началу 90-хъ онъ уже началъ проходить. Гоненія вызванныя указомъ Софьи, утихли при молодомъ государъ, занявшемся совсъмъ другими дълами. Ожиданія свътопреставленія еще разъ не осуществились. За страхами казни или второго пришествія посл'єдовала р'єзкая реакція въ настроеніи раскольниковъ. Одинокіе голоса болье умъренныхъ стали теперь слышнее, и ихъ протестъ противъ ужасовъ самосожженія привлекъ на ихъ сторону многочисленныхъ приверженцевъ по всей Россіи. Общимъ мнтніемъ донскихъ и кумскихъ, поволжскихъ и поморскихъ иноковъ, числомъ до двухсотъ, и «множества овльцовъ вездв и повсюду» — добровольныя «самоубійственныя смерти», не вызванныя мучительствомъ, были осуждены, какъ противныя ученію Христа, апостоловъ и святыхъ отцовъ. Въ опроверженіе доводовъ, приводившихся пропагандистами самосожженія, составлено было въ 1691 г. старцемъ Евфросиномъ сильное «отразительное писаніе» (давшее намъ матеріалъ для сдёланной выше характеристики самосожженій). Самые крайніе противники никоніанства перестали теперь думать, будто только и можеть быть одинъ исходъ для нихъ — «въ огонь да въ воду», что въ міръ нътъ больше ни церкви, ни таинствъ, за исключеніемъ доступныхъ мірянамъ \*\*), --- эту точку зрѣнія окончительно усвоила себъ та партія раскола, о которой теперь идетъ ръчь. Но изъ этого вовсе не слъдовало, что необходимо прекращать физическое существование въ міръ. Изъ міра надо бъжать, -- вотъ и все; надо последовать совету Спасителя: если васъ гонятъ изъ одного града, --бъгите въ другой; хватитъ городовъ во Израилъ, что бы укрыть васъ, до пришествія Сына Человъческаго. И основнымъ правиломъ жизни становится теперь для безпоповщины: «гонимымъ-бътать, взятымъ-терпъть»; самимъ на мученичество не «наскакивать», но и не уклоняться отъ него, если судьба отдастъ

<sup>\*)</sup> Изъ этого числа только 3.800 самосожженій можно насчитать до введенія въ дъйствіе указа Софьи (т. е. до начала 1685 года).

<sup>\*\*)</sup> Такими безпоповцы считали крещеніе (которое они повторяли надъ приходящими къ нимъ), и покаяніе, «соединяющія человъка съ Богомъ и бевъ рукоположенныхъ священнослужителей», по выраженію позднъйшаго поморскаго учителя, Скачкова (1818).

въ руки гонителей. Такой быль тотъ житейскій режимъ, съ которымъ пускались въ историческій путь отрицатели церкви и таинствъ, послъ того, какъ прошелъ первый подъемъ религіознаго экстаза.

Существоваль въ Россіи цёлый обширный край, какъ бы нарочно приспособленный для осуществленія этого режима. Скрываться отъ властей здісь было легко, а обходиться безъ священства и таинствъ-привычно. Крутой разрывъ съ міромъ и церковью оказывался здёсь, такимъ образомъ, далеко не такъ страшенъ и былъ далеко не такъ неподготовленъ, какъ въдругихъ частяхъ Россіи. Мы разумћемъ сћверную русскую глушь. По отношенію къ церковной жизни обширный русскій съверъ (владънія древняго Новгорода, Поморье и вся Сибирь), въ сущности, всегда стоялъ въ томъ самомъ ненормальномъ и затруднительномъ положеніи, въ которомъ очутились теперь ревнители старой вфры, отказывавшіеся вфрить въ дальнъйшее существование церкви. У нихъ не было теперь поповъ и приходилось обходиться безъ таинствъ. Но жители русскаго съвера никогда не были избалованы правильнымъ выполненіемъ требъ и давно уже привыкли обходиться безъ помощи священника. Въ этихъ безлюдныхъ палестинахъ, гдф зачастую отъ одной деревни до другой было по нѣскольку десятковъ верстъ разстоянія, гді дороги шли густымъ лівсомъ или топкимъ болотомъ, и почти единственными удобными путями сообщенія были ръки, -- въ этихъ глухихъ захолустьяхъ присутствие попа въ дереви было довольно ръдкимъ событіемъ. Случалось, что на одинъ или на два десятка деревень была всего одна церковь, приходъ которой обнималь, такимь образомь, сотни квадратныхь версть. Случалось иногда, что и эта единственная церковь давнымъ давно «стояла безъ пенія». При этихъ условіяхъ, для самыхъ необходимыхъ требъ священника часто не оказывалось на лицо; а если и быль онь, то не всегда мъстное население ръшалось къ нему обратиться, такъ какъ услуга его обходилась довольно дорого. Такимъ образомъ, съверное крестіанство старалось, по возможности, удовлетворять свои духовныя нужды собственными сидами, безъ помощи поповъ. Вмъсто церквей въ крав размножались часовни. Вмъсто литургіи населеніе удовлетворялось вечерней, утреней, часами, которые пълись въ этихъ часовняхъ къмъ-нибудь изъ грамотныхъ мірянъ.

Здёсь, какъ видимъ, легче, чёмъ гдё-нибудь было—примириться съ необходимостью остаться вовсе и навсегда безъ священства. Здёсь поэтому и распространялось преимущественно учение безпоповщины, тогда какъ послёдователей поповщины мы встрётили

въ предъидущемъ отдъль на юго-западныхъ и юго-восточныхъ окраинахъ Россіи. Населеніе съвера легко примирялось съ тымъ, что крестить теперь приходилось мірянамъ, и испов'ядываться надо было другь другу. Трудно было отказаться навсегда отъ причащенія; и поэтому всякій шарлатанъ, утверждавшій, что у него хранятся запасные дары, освященные еще до времени Никона, могъ безъ труда пріобръсти и эксплуатировать довъріе массы. Въ тъхъ случаяхъ, когда даровъ ръшительно не было, безпоповцы прибъгали къ символическому обряду, долженствовавшему замънить причащение, и причащались-изюмомъ. Обходиться безъ таинства! брака было совсёмъ легко въ крестьянской избё, въ которой и до того времени браки, не освященные перковыю. встръчались постоянно. Неудобство для мірянъ заключалось лишь въ томъ, что строгіе раскольническіе иноки вмість съ таинствомъ брака отрицали иногда и возможность семейной жизни. «Женатые разженитесь, неженатые-не женитесь», таково было требованіе наиболье последовательных безпоповцевъ. Мы увидимъ сейчасъ, что въ этомъ пунктъ требованія жизни оказали сильное сопротивленіе требованіямъ теоріи.

Ревнители стараго благочестія появились въ сфверныхъ лесахъ съ самыхъ тъхъ поръ, какъ возникли въ мірь «никоновы новины». Съ того же времени началась здъсь и пропаганда раскола. Но, пока была еще надежда одольть никоніанъ и возстановить старую въру, разрывъ съ міромъ не могъ считаться единствекнымъ условіемъ спасенія. Положеніе измінилось, какъ мы виділи. со времени неудачи стръдецкаго бунта и строгаго указа 1684 г. Для последовательных раскольников выборь оставался теперь между открытой борьбой и бъгствомъ. Но на борьбу не всякій быль способенъ. Ближайшимъ способомъ уклониться отъ борьбы и пытокъ было самосожженіе: такъ и смотрѣди на него самосожигатели. «Немощны мы и слабы,-того ради и не смѣемъ къ предлежащимъ мукамъ вдатися; вивни, Господи, огненное сіе страданіе въ мученическое, ради немощи нашей». Такія размышленія и молитвы влагаеть въ уста самосожигателей историкъ поморской безпоповщины, Иванъ Филипповъ. Мы знаемъ, однако, что и склонность къ самоубійству скоро прошла вмёстё съ первымъ горячимъ порывомъ религіознаго увлеченія. Оставалось средство разорвать съ міромъ, которое скоро и стало наиболѣе употребительнымъ. «Которые храня.ціе древнее благочестіе мукъ не могли терикть и вышеписаннымъ смертямъ предаваться,всѣ бѣгали въ непроходимыя пустыни», говоритъ намъ тотъ же поморскій историкъ. Особенно часты стади случаи такого бъгства

съ начала 90-хъ годовъ, когда началась упомянутая выше реакція противъ самосожиганія.

Быстро населилась съ этого времени и съверная пустыня. Первыми піонерами пустынножительства были здёсь соловецкіе иноки, не ръшившіеся выдерживать осады ихъ монастыря московскими войсками. Всѣ такіе нерѣшительные передъ началомъ осады събхали съ острова и разбрелись по поморью, разнося повсюду ненависть къ никоновымъ новинамъ и приверженность къ древнему православію. Укрываясь отъ властей, они выбирали себъ самые глухіе уголки: гді-нибудь у ліснаго озера, отрізаннаго непроходимыми болотами и лѣсами отъ всякаго сообщенія съ міромъ, селился отшельникъ и часто безъ всякой защиты отъ съверной зимней стужи, кромъ лъсного костра, начиналъ свое «жестокое житіе». Мало-по-малу онъ обживался, сколачиваль себъ келью, начиналъ ковырять землю «копорюгою» или мотыкою; «нужныхъ ради потребъ» или «для ученья благочестія и проповъди» онъ выходилъ по временамъ изъ лъса въ сосъднія деревни: «лыжи были ему конями, а кережа \*) служила вместо воза». Слава пустынника въ мірѣ быстро распространялась; повсюду въ погостахъ и «весяхъ» онъ пріобраталь покровителей -- «христолюбцевъ», готовыхъ помочь ему деньгами и съфстнымъ, или даже укрыть его въ случат надобности, являлись и поклонники, готовые последовать его примеру и уходившее одинь за другимъ въ пустыню. Около одинокой кельи составлялось иблое общежитіе: общими силами поселенцы сожигали лесные участки, и снимали съ «гари» нъсколько хорошихъ урожаевъ. «Жестокое» и «нужное» пустынное житіе превращалось въ «пристойное и пространное». Но такое поселение все еще не было прочнымъ: первая «хлъбная зябель» и неурожай могли разогнать братію; строгій пустынножитель начиналь жальть о нарушенномь безмолы и спъшиль уйти подальше въ лесную чащу, навстречу новымъ лишеніямъ; наконецъ, въсти о завязавшемся общежити, о побъгахъ туда христіанъ, и объ открытой проповъди старцевъ, оставшихся въ міру — не ходить въ церковь, не причищаться новыхъ таинъ-эти въсти неизмфино доносились по начальству, и изъ мфстныхъ административныхъ центровъ являлись въ пустыню команды для боле или менье успышныхъ розысковъ. Поселенцы разбытались, оставляя жилища и запасы на жертву непріятелю, —и искали себъ новаго мъста; иначе имъ оставалось лишь встрътить врага лицомъ къ лицу и сжечься: отдаться живыми они не ръшались, какъ бы пытка не вынудила у нихъ отказа отъ старой въры.

<sup>\*)</sup> Сани для взды на оленяхъ или для ручной возки.

Въ последнемъ десятилети XVII века, какъ мы видели, обстоятельства измѣнились, и это тотчасъ же сказалось на судьбѣ поморскаго пустывножительства. Одно изъ постоянно перемъщавшихся до тёхъ поръ отшельническихъ поселеній окрыпло, выросло и скоро сделалось центромъ всей русской безпоповідины. Удобство м'єстоположенія (по р. Выгу) позволило этому поселенію пережить «лихія времена» для раскола; отношеніе петровскаго правительства къ расколу дало ему возможность легализировать свое существованіе; а личныя свойства основателей этого общежитія обезпечили ему выдающуюся роль въ безпоповскомъ мірть. Въ лицъ Данилы Викулина и Андрея Денисова соединились нравственный авторитеть строгаго пустынножителя и аскета съ житейской довкостью и организаторскимъ талантомъ энергическаго юноши энтузіаста \*). На первыхъ же порахъ таланты Андрея Денисова сказались въ умъломъ распорядкъ внутренней жизни сошедшейся братіи и въ хорошо налаженномъ стров ея хозяйства. Но этого мало. Искусно пользуясь наличными условіями, при которыхъ приходилось дъйствовать, Денисовъ съумълъ привлечъ Выгоръцкую братію къ участію въ жизни всего русскаго раскола и чрезвычайно расширилъ ея житейскій кругозоръ. Пользуясь постоянными хафбными недородами, Денисовъ завязаль деловыя сношенія со всіми концами раскольничьяго міра и далъ первый образецъ широкаго торгово-промышленнаго союза на началахъ безусловнаго взаимнаго довърія и строгой нравственной дисциплины, --- образецъ, которому такъ успъшно подражалъ расколъ конца прошлаго и первой половины нынашняго вака. Но и этимъ не ограничились заслуги Андрея Денисова передъ Выгоръцкимъ общежитіемъ. Не только «срытыя горы» и «расчищенные лъса», монастырскія зданія и «благочинная» братская жизнь, не только общирныя связи при дворі, и въ самыхъ отдаленныхъ городахъ Россіи свид'ьтельствовали о трудахъ Денисова; онъ раздвинулъ также и умственный горизонтъ иноковъ, среди которыхъ грамотность была настолько не общераспространеннымъ явленіемъ, что историкъ Выговской пустыни постоянно отмъчалъ ее, какъ особое достоинство того или другого новопришедшаго инока. Самъ блестящій діалектикъ и большой знатокъ древнерусской письмен.

<sup>\*)</sup> Историкъ Выговской пустыни, Иванъ Филипповъ, такъ характеривуетъ главныя особенности четырехъ столповъ, совдавшихъ славу обители: «Данівлъ— влатое правило Христовы кротости; Петръ (уставщикъ и составитель раскольничьихъ миней) устава церковнаго бодрое око; Андрей — мудрости многоцънное сокровище; Симеонъ (братъ Андрея Денисова) — сладковъщательная ластовица и немолчныя богословія уста».

ности, Денисовъ хорошо понималъ, насколько недостаточно быть простымъ начетчикомъ и до какой степени необходимо даже и для раскольника-пройти систематическое школьное образованіе. Устроивъ свой монастырь, онъ събздилъ подъ видомъ купца въ Кіевъ и бол'е года посвятиль занятіямь въ Кіевской академіи. очень можеть быть, подъ руководствомъ самого Өеофана Прокоповича. Онъ учился здёсь богословію, реторикі, логикі и проповъдничеству. Одинъ этотъ шагъ Андрея можетъ показать намъ, насколько воззрѣнія автора «Поморскихъ отвѣтовь» были шире взглядовъ большинства единомышленниковъ. Перейти въ самый разгаръ борьбы въ проклятый вражескій станъ, въ самое средоточіе ереси, --- хотя бы для того, чтобы подготовить себя къ будущей борьбѣ съ противниками, — для раскольника стараго типа было бы совершенно невозможно. Съ удивленіемъ разсказываетъ біографъ Андрея, какъ во время самаго этого путешествія въ Кіевъ онъ даль напиться изъ своей чашки томимому жаждой прохожему, и затъмъ не только не «ввергнулъ чашку въ презръніе», но, вымывъ ее водой и перекрестившись, «повелълъ изъ нея ясти и пити».

То, что у самого Денисова было проявлениемъ недюжиннаго ума. то для его общины скоро стало деломъ практической необходимости. Благодаря дёятельности Денисова, для Выговской обители давно уже прошло то время, когда братія сообщалась съ міромъ на лыжахъ съ кережами и когда одинъ слухъ о проведеніи, за 50 верстъ отъ обители, временной дороги для произда Петра заставиль пустынножителей готовиться къ бъгству или къ самосожженію. Теперь мимо самаго монастыря пролегали цёлыхъ двё дороги, и «гостинная» изба монастыря пріобрівла значеніе станцін для пробажающихъ. На сосбднемъ берегу Онежскаго озера стояла монастырская пристань; многочисленныя монастырскія суда развозили свои и чужіе товары и запасы. Въ сосъднемъ Каргопольскомъ убздъ куплены и заарендованы были общирныя пространства пашни; на внутреннихъ озерахъ и на морскомъ берегу братія промышляла въ широкихъ размърахъ рыболовствомъ; монастырскіе рыболовы и звёроловы доходили до Новой Земля и Шпицбергена. Съ югомъ Россіи старды вели значительныя коммерческія операціи хлубомъ. Сама обитель обстроилась заново, обзавелась замъчательной библютекой, целымъ рядомъ школъ для писцовъ, для певчихъ, для иконописцевъ и всевозможными ремесленными заведеніями. Кругомъ обители явилось не мало скитовъ, составлявшихъ промежуточное звено между иноками и міромъ. За населеніемъ скитовъ и образомъ жизни ихъ жителей Выговскіе пустынножители далеко

не всегда могли уследить; скиты управлялись собственными выборными властями. Все это кореннымъ образомъ измёняло отношеніе обители къ міру. Вражду къ «внёшнимъ» легко было проповъдывать, скитаясь въ лъсахъ по одиночкъ; но такой общирной и богатой общинъ, какою сдълалась теперь Выговская пустынь, приходилось стать къ міру въ опредбленныя и притомъ дружественныя отношенія. Много помогала, конечно, сила денегъ и тайныя симпатіи окружающаго населенія къ расколу; но и за всёмъ тъмъ безъ компромиссовъ обойтись было нельзя. Въ Выговской обители приманялись на практика та умаренные взгляды, которые еще въ 1691 году пропов'єдываль Евфросинь. «Называемы отъ невърныхъ на трапезу, во славу Божію идите и вся представияемая вамъ ими ядите; такоже и на торжища вся продаваемая купите, ничтоже не сумняшеся за совъсть», -- такъ совътовалъ Евфросинъ, ссылаясь на апостола Павла; — и на Выгу открытъ быль самый широкій просторь общенія съ еретиками-никоніанами. Събстные припасы, купленные на рынкъ, не считались нечистыми; последователи Денисова перестали считать осквернениемъ — есть и пить изъ сосудовъ, къ которымъ прикасались никоніане. Еще больше соблазну вызывало отношение общины къ властямъ. Увъренность въ томъ, что въ мірѣ царствуетъ антихристъ, не мѣшала старцамъ дълать гражданской власти всъ тъ уступки, которыя могли обезпечить имъ свободное отправленіе ихъ въры. Сперва они ограничивались подарками и приношеніями, потомъ согласились записаться въ двойной подушный окладъ. И этого, однако, оказалось мало, когда до правительства дошли свъдънія, что на Выгу не просто возстають противъ новопечатныхъ книгъ и защищають двуперстіе, а бунтують противъ духовной и светской власти, царя считають антихристомъ, а церковь еретической и приходящихъ отъ нея перекрещиваютъ. Въ 1739 году, уже по смерти Андрея Денисова († 1730), на Выгу явилась слёдственная коммиссія подъпредсъдательствомъ Самарина; ея пълью было провърить на мёстё донось одного изъ прежнихъ жителей пустыни объ укрывательствъ въ ней бъглыхъ, о перекрещивании и немолении за царя. Вопросъ о перекрещиваніи старцамъ удалось кое-какъ замазать; слѣдствіе о б'єглыхъ, посл'є долгихъ проволочекъ и дознаній, прекращено было указомъ 31 августа 1744 года; повинуясь ему, иноки рѣшили записать бѣглыхъ добровольно во вторую ревизію, въ педушный окладъ. Но вопросъ о молитей за царя приходилось рівшать немедленно, и туть-то обнаружились внутреннія разногласія въ самой Выговской общинъ. Темная масса монастырскихъ рабочихъ и слугъ ръщилась идти по торной дорогъ и завершить

блестящую исторію Выговской пустыни самосожженіемъ. Старшая братія, съ братомъ Андрея Денисова, Симеономъ, рѣшилась уступить и вписала молитву за цари въ безпоповскіе служебники, доказывая, что древняя церковь молилась и за языческихъ царей. Эта мѣра была естественнымъ послѣдствіемъ всѣхъ тѣхъ уступокъ, которыя уже сдѣлала Выговская община міру и властямъ до коммиссіи Самарина. Тѣмъ не менѣе, для многихъ защита «богомолія» была послѣдней каплей, переполнившей чашу. Правда, отъ самосожженія удалось отговорить большинство Выговскихъ жителей; но это уже не могло предупредить раскола среди русской безпоповщины.

Собственно говоря, расколь существоваль уже въ безпоповщинъ и раньше коммиссіи Самарина. Независимо отъ Денисовыхъ, въ юго-западныхъ частяхъ Новгородскаго края и за польской границей подвизался другой учитель безпоповщины, дьячекъ Крестецкаго яма Өеодосій. Формулируя собственными силами основныя положенія безпоповцевъ, онъ кое въ чемъ разопіелся съ Денисовыми и, узнавши про существование Выговскаго скита, не разъ ъздилъ туда для взаимнаго уясненія спорныхъ пунктовъ. Отчасти споръ вертелся на подробностяхъ обряда; но рядомъ съ этимъ Өеодосій поднималь и принципіальный вопрось объ отношеніи безпоповщины къ міру. Онъ упрекаль поморцевъ въ общеніи съ никоніанами и въ отриданіи надписи на креств І. Н. Ц. І., которую поморцы считали новой; древней формой была, по ихъ мейнію, надпись: «царь славы, Іс. Хс., симъ поб'вждай». Далее мы увидимъ значеніе споровъ между объими сторонами о бракъ. Въ результатъ всъхъ этихъ споровъ не только не состоялось никакого соглашенія, но, напротивъ, споры привели къ взаимному ожесточенію. На р'впительномъ диспут' (1706), на которомъ случайно не было ловкаго и тактичнаго Андрея Денисова, его сторонникъ Леонтій стучаль кулаками по столу и раздраженно кричаль Өеодосію: «Намъ вашъ І-съ Назарянинъ не надобенъ!» Въ свою очередь, и Өеодосій не оставался въ долгу, -- «показаль характеръ не мирнаго духа», какъ выражается раскольничій историкъ этой распри. Выйдя изъ Выговской обители и дойдя до монастырскихъ пастуховъ, онъ выбросилъ данные ему на дорогу монастырскіе припасы, крича, что отъ несогласныхъ съ нимъ не хочетъ принимать пищи. Затъмъ онъ сняль съ себя сапоги и, ставъ лицомъ, къ обители, началъ трясти ихъ, продолжая кричать при этомъ, «прахъ, прилипшій къ ногамъ нашимъ, отрясаемъ... не буди намъ съ вамъ имъти общенія ни въ семъ въкъ, ни въ будущемъ!..> Тщетно Денисовъ, узнавши объ этомъ происшествіи, писалъ Өеодосію примирительныя письма и предлагаль компромиссь; только одинь разь удалось (1727)—и то не рѣшить, а только отсрочить рѣшеніе вопроса о четверобуквенномъ титлѣ, но и это перемиріе состоялось не надолго. Рѣшеніе Выговской общины, принятое въ виду наѣзда Самарина,—молиться за царя,—окончательно выдвинуло на первый планъ принципіальную сторону спора и сдѣлало примиреніе совершенно невозможнымъ. Самый споръ о надписи І. Н. Ц. І. мало-по-малу ступіевался передъ этимъ вопросомъ—о предѣлахъ уступічности. Послѣдователи Өеодосія давно уже не употребляютъ распятій съ четверобуквеннымъ титломъ, а вопросъ о «богомоліи» остается живымъ и попрежнему спорнымъ. Моментъ окончательнаго разрыва еедосѣевцевъ съ поморцами былъ увѣковъченъ въ насмѣшливомъ прозвищѣ, которое первые дали послѣднимъ. Отъ имени Самарина поморцевъ стали звать «самарянами».

Такъ произопіло раздѣленіе безпоповщины на два враждебныхъ толка. Надо прибавить, что и начало третьяго толка, филипповщины, относится ко времени той же самой коммиссіи Самарина. Филиппъ, основатель этого толка, былъ келейникомъ Андрея Денисова и, по смерти его, думалъ занять его мѣсто. Обманувшись въ своемъ ожиданіи, Филиппъ отдѣлился отъ Выговской обители и увлекъ за собой нѣкоторое количество ея членовъ, подобно ему недовольныхъ поморскими «нововводствами». Когда явилась коммиссія Самарина, ему пришлось и на дѣлѣ доказать искренность своихъ убѣжденій и большую строгость въ храненіи древняго благочестія. Онъ прямо пошелъ на ту рязвязку, отъ которой Семену Денисову удалось отговорить свою общину, и кончилъ самосожженіемъ, со всѣми своими послѣдователями.

Какъ видимъ, — если устранить личныя причины раздѣленія въ средѣ безпоповщины, — главною, принципіальною причиной остается въ обоихъ только-что упомянутыхъ случаяхъ одна и та же: реакція противъ того примиренія съ міромъ, къ которому житейскія обстоятельства принуждали Выговскую обитель. Мы увидимъ сейчасъ, что и во второй половинѣ XVIII вѣка эта причина продолжаетъ дѣйствовать и вызывать новыя раздѣленія. Но предварительно мы должны ввести въ разсказъ еще одно житейское обстоятельство, которое тоже вызывало на компромиссъ, и скоро сдѣлалось предметомъ наиболѣе горячихъ препирательствъ между еедосѣевцами и поморцами. Мы говорили уже, что, признавая сохранившимися только два таинства, крещеніе и покаяніе, безпоповцы отрицали таинство брака и отсюда выводили необходимость безбрачной жизни. Самые строгіе охранители благочестія понимали, конечно, невозможность устранить всякія соприкосновенія «сѣна»

съ «огнемъ»; но выйти изъ затруднительнаго положенія они не умѣли, и настаивая формально на соблюденіи аскетическихъ требованій, на практикъ принуждены были смотръть на постоянное нарушеніе этихъ требованій сквозь пальцы. Өеодосій рішился, правда, формально признать законными браки, заключенные въ еретической никоніанской церкви; но это была явная непоследовательность, противоръчившая, притомъ, общему его суровому отношенію къ никоніанамъ. Андрей Денисовъ, напротивъ, въ противоръчіе съ своей обычной терпимостью, въ этомъ пунктъ хотъль быть последовательнымъ и до конца жизни оставался непреклоннымъ, требуя безусловнаго воздержанія. Но и онъ не могъ уничтожить семейной жизни и долженъ быль ограничиться темъ, что удаляль семейныхь изъ монастыря въ скиты. Последователи того и другого учителя привели свое отношение къ браку въ большее соотвітствіе съ общимъ духомъ обоихъ направленій: оедоствени стали относиться къ брачной жизни нетерпимо, а поморцы снисходительно; но этимъ они нисколько не разрешили вопроса. Противоръчіе между теоріей, дълавшей законный бракъ невозможнымъ, и жизнью, дълавшей существование семьи необходимымъ,--это противоръчіе оставалось во всей силь. Надо было серьезно подумать о томъ, какъ бы примирить то и другое. Можеть быть, въ первый разъ старообрядцы столкнулись здъсь съ вопросомъ, относительно котораго «пря не могла кончиться» простой справкой, что думали объ этомъ отцы и дъды. Приходилось самостоятельно ръшить вопросъ съ помощью собственныхъ, оригинальныхъ толкованій богословской литературы. Эту задачу блестящимъ образомъ выполнилъ еедостевецъ Иванъ Алекстевъ, обнаружившій при этомъ такія знанія, таланть и ширину мысли, которыя не уступали Денисовскимъ. Надо прибавить, что его общирное изследование «о тайне брака» появилось лишь въ 1762 году, 34 года спустя посл'я того, какъ Алексеввъ впервые задавалъ этотъ вопросъ лично Андрею Денисову. За все это время Алексвевъ не переставаль собирать матеріалы и пропагандировать построенную на нихъ теорію. Прежде всего, онъ установиль тотъ фактъ, что древнехристіанская церковь не повторяла таинства брака надъ семейными людьми, переходившими къ ней изъ другихъ въръ. Следовательно, заключиль отсюда Алексевь, древняя церковь признавала заковными браки. заключенные во всякой въръ. Да такъ и должно было быть, продолжаль онъ, переходя отъ писанія къ собственнымъ разсужденіямъ. В'ядь въ бракъ, въ противоположность прочимъ таинствамъ, передача благодати вовсе не связана необходимо съ совершениемъ извъстнаго обряда. По словамъ

Большого Катихизиса, «бракъ есть тайна, которою женихъ и невъста отъ чистой любви свой въ сердцъ своемъ... согласіе между собой и обътъ творятъ». «Дъйственникъ», производящій тайну, есть самъ Богъ, вложившій въ природу живыхъ существъ потребность плодиться и размножаться. Эта завъщанная Богомъ потребность, въ связи съ «любовнымъ согласіемъ» брачащихся, и составляеть сущность таинства. Все остальное въ немъ есть простая формальность. Іерей есть только свидътель союза отъ дина общины, а «церковное дъйство» — простой «общенародный обычай», дающій браку «общенародное согласіе» и такимъ образомъ установляющій громадную крізность и дійствительность брака. Стало быть, чтобы не нарупить прочности, бракъ не долженъ обходиться безъ «чина»; но чинъ есть лишь форма, появившаяся поздне, въ «законѣ писанномъ», тогда какъ бракъ существовалъ «въ естественномъ законъ» независимо и раньше всякаго чина. Вотъ почему безпоповщинская церковь должна следовать примеру древнехристіанской и признавать браки, вінчанные въ никоніанской деркви: это вънчаніе есть лишь публичное засвидътельствованіе брака, а самое таинство совершается Богомъ и «взаимнымъ благохотвніемъ» жениха и невъсты.

Подобнаго рода аргументація была совершенной новостью въ расколь, и Алексьеву приходилось защищать самую возможность появленія новыхъ богословскихъ теорій. Онъ приводиль въ свое оправдание теорію «богомолія», созданную Семеномъ Денисовымъ, и указываль на аналогичность положенія. «У отцовъ нашихъ», говорилъ онъ, «пока нужды не явилось, о богомоліи не было проповеди; когда же явилась нужда, явились и доводы. Такъ и въ нашемъ случат: не было нужды въ народт о бракт, не было о томъ и ръчей; нужда явилась, - произведено было и изслъдованіе. Нечего этому и дивиться и отступать въ сомнении передъ темъ доводомъ, что у отцовъ нашихъ этого не было. Нужно знать, что отцы наши жили далеко отъ міра, проходя пустынное и скитское житіе, потому и въ бракъ не нуждались- не гнушаясь имъ, а не желая смущать мъсто и пустыню превращать въ міръ. Мы же посреди міра живемъ и во всіхъ соблазнахъ мірскихъ пребываемъ... Стало быть, и жизнь ихъ намъ не въ примъръ».

Нельзя было лучше формулировать положеніе вопроса о бракѣ, чѣмъ это сдѣлано въ приведенныхъ словахъ. Теоретическія затрудненія Алексѣева, дѣйствительно, вызывались прежде всего измѣнившейся житейской обстановкой раскола; они были новымъ и весьма существеннымъ шагомъ впередъ въ примиреніи безпоповщинскаго ученія съ требованіями жизни. Есественно, что шагъ

этотъ долженъ былъ встретить протестъ со стороны техъ, которые никакого примиренія не хотёли. Вопросъ о брак'в сделался для безпоповцевъ темъ же, чемъ былъ для поповщины вопросъ о чинопріятіи б'єгствующаго священства. Около того и другого вопроса, какъ центральнаго пункта, сосредоточилась борьба умъренной партіи съ крайней въ обоихъ направленіяхъ раскола. Разница была только въ томъ, что победа умеренныхъ въ вопросъ о «перемазываніи» возвращала расколь къ исходной точкъ его сомнаній: къ признанію святости никоніанской церкви; тогда какъ побъда умъренныхъ въ вопросъ о бракъ совершенно сводила раскольниковъ съ точки зренія православной традиціи, приводя ихъ къ идеъ «естественнаго закона» въры въ противоположность «писанному закону» христіанскаго откровенія. Въ обоихъ случаяхъ. борьба за центральныя позиціи была ожесточенною и упорною, веласъ на всемъ протяженіи исторіи и не привела къ единодушному рѣшенію вопроса, а только увеличила раздоръ. Старые центры безпоповщины принимали уже мало участія въ этой борьбъ за бракъ. Полемика заонежской поморской общины съ новгородской общиной оедосбевцевъ такъ и застыла въ томъ самомъ положеніи, въ какомъ мы ее видели въ начале XVIII века. Къ попыткамъ взаимнаго соглашенія и дальнъйшаго развитія въроученія об' общины относились или недов' рчиво, или даже прямо враждебно. Чтобъ проследить дальнейшій ходъ борьбы между умфреннымъ и крайнимъ направленіемъ безпоповщины, мы должны, поэтому, перенести наши наблюденія съ стверныхъ и западныхъ окраинъ въ новыя средоточія безпоповскаго міра въ Москву.

Өедоскевцы и здксь остаются решительными противниками общенія съ міромъ, тогда какъ поморцы продолжають защищать свои старыя примирительныя тенденціи. Но центръ тяжести спора значительно перемъщается подъ вліяніемъ ръзко измънившихся условій жизни раскола. Спорять теперь уже не о томъ, что лучше,-открыто ли идти на мученіе, или предупреждать его добровольнымъ самоубійствомъ; разрывать ли съ міромъ путемъ смерти, или путемъ бътства въ пустыню. Всъ эти позиціи давнымъ-давно сданы требованіямъ жизни. Но жизнь приступаеть теперь къ безпоповцу съ новыми запросами. Соблазны міра теснять его въ собственной семьъ: въ видъ богатой никоніанской родни, въ видъ нъмецкаго платья и свътскихъ книжекъ раскольничьей молодежи, въ видъ карточнаго стола или театральнаго спектакля. И даже въ томъ счастливомъ случат, когда безпоповцу удается оградить себя отъ всвхъ этихъ соблазновъ, передъ нимъ продолжаетъ стоять вопросъ о законности самаго существованія его семьи, о

допустимости правильныхъ отношеній къ гражданскому обществу. съ которымъ онъ связанъ имущественными интересами, и ко всему общественному строю, правиламъ котораго онъ принужденъ подчиняться. Когда общество само гнало его отъ себя, ръшить эти вопросы было гораздо легче; но теперь, со времени Екатерины II, общество признало его своимъ равноправнымъ членомъ: правительство ръшилось «не вижшиваться въ различіе, кого изъ жителей въ числъ правовърныхъ или кого въ числъ заблуждающихъ почитать; отъ всъхъ вообще требовалось только одно, «чтобы каждый поступаль по предписаннымь государственнымь узаконеніямъ». И этой терпимостью правительства оба лагеря безпоповщины поспъшили воспользоваться, чтобы создать себъ прочное положение въ обществъ. Оедосъевцы, благодаря ловкому московскому купцу, Иль В Алекс вевичу Ковылину, создали себ в общирное общежитие у Преображенской заставы: разръшенное сперва въ видѣ карантина по случаю чумы 1771 года. Преображенское кладбище пріобръло (при Александрі; І) права внутренняго самоуправленія и полную независимость отъ синода и приходскаго духовенства. Поморцы также создали себъ центръ въ Москвъ, хотя и уступавшій Преображенскому кладбищу по вліянію и богатству: на Покровкъ, въ-Лефортовъ, они купили себъ землю на имъ купца Монина и устроили на ней часовню и богадъленный домъ. Между Преображенскимъ кладбищемъ и Покровской монинской часовней и возгоръдась вскоръ по ихъ основаніи ожесточенная борьба за отношение къ міру: такой именно смыслъ иміла полемика объихъ сторонъ о возможности законнаго брака.

Со стороны поморцевъ монинской часовии выступиль въ роди перваго застръльщика, настоятель ея, Василій Емельяновъ. Его ученіе о бракт представляло дальнтвишее развитіе извъстнаго намъ ученія Ивана Алексвева. Какъ мы знаемъ, Алексвевъ призналь брачное священнод вистые простымъ «народнымъ обычаемъ», а священника-простымъ свидетелемъ брака, необходимымъ для гражданской кръпости, но вовсе не создающимъ религіозной свитости вънчанія. Естественнымъ выводомъ отсюда было, что никакого церковнаго вънчанія и не нужно. Послъдователи Алекстева немедленно сдълали этотъ выводъ, и стали обходиться при заключеніи брака безъ всякаго «чина». Но самъ Алексевъ не решался ни отвергнуть «чина» вовсе, чтобы не уничтожить «честности и кръпости» брака, ни признать его безусловно необходимымъ, чтобы не породить среди последователей мысли о законности священнодъйствій, совершаемыхъ никоніанами. Емельяновъ нашелъ выходъ изъ затрудненія, передъ которымъостановился Алексвевъ. Онъ ръшительно отвергнулъ церковное вънчаніе, но въ то же время призналъ необходимость извъстнаго чина, и самъ сочинилъ этотъ чинъ, начавши по нему вънчать въ своей покровской часовнъ. «Безсвященнословные» браки перестали, такимъ образомъ, носить языческій, «мордовскій» характеръ, такъ сильно смущавшій Алексвева; а такъ какъ одно время сами власти и судъ признавали браки Покровской часовни дъйствительными, то естественно, что охотниковъ вънчаться по емельяновскому «чину» находилось великое множество, — и не только среди поморцевъ, но и среди самихъ еедосвевцевъ.

Владыка Преображенскаго кладбища, Илья Ковылинъ, ръшился наложить на брачную теорію и практику Емельянова свою властную руку. Не разбирая средствъ, отвъчая на теоретическіе аргументы противниковъ насиліемъ, когда нельзя было взять убъжденіемъ, онъ началь противъ Покровской часовни упорную борьбу не окончившуюся и съ его смертью († 1809). Конечно, эта борьба не была дъломъ личнаго каприза Ковылина. Онъ только защищалъ, въ противоположность реставрированному ученію Алексьева, старую принципіальную точку врінія оедосбовцевь. Во всей своей нетерпимости эта точка зрвнія была проведена въ последній разъ на соборъ ведосъевцевъ въ Польшъ 1751 года. Сохраняя свой «чинъ оглашенія» приходящихъ на кладбище, Ковылинъ вполнѣ приняль и развиль строгія правила этого собора. Проводя різкую черту разграниченія между върными и міромъ, и «польскій уставъ» и «чинъ оглашенія» помъстили «новоженовъ» (т. е. женившихся послѣ перехода въ расколъ) по ту сторону этой черты, наряду съ невърными никоніанами. Естественно, что взгляды и дъйствія Емельянова вызвали со стороны Ковылина ръшительный отпоръ. Противъ ученія московскихъ поморцевъ о бракт онъ выдвинулъ самый сильный аргументь безпоповщины-учение объ антихристь. «Нынъ послъднее время плачевное», напоминаль Ковылинъ поморцамъ; «на что твердые домы? Ждемъ внезапно пришествія Христова». «Дьяволь время знасть, а вы не знасте, вы позабыли, у васъ, видно, и на памяти Христова пришествія нётъ. Ежели бы вы чаяли быть скоро, то должно вамъ таковъ и видъ показывать, -- скорбный, а не гордый»; «какъ если бы одинъ день оставался житія нашего, или одинъ чась вы проводили въ гостинницъ». «А вы одни блески являете, токмо тьму христіанамъ въ глаза пускаете, чтобы чаяли жизнь долгое время, а пришествіе Христово забыли». Всъ эти страхи и угрозы звучали однако же анахронизмомъ въ устахъ Ильи Алексевича, пировавшаго съ московскими властями, хлопотавшаго о названіи Преображенскаго

кладбища «императорскимъ Александровскимъ» и укрѣплявшаго за нимъ недвижимыя имънія «на въчныя времена». Вопреки суровымъ теоріямъ своихъ наставниковъ, оедостевская община была теперь, въ сущности, въ томъ же самомъ положени, за которое еедосвевцы когда-то упрекали поморцевъ; и самое отношение Ковылина къ правительству императора Александра I сильно напоминало отношение Денисова къ правительству императора Петра. «Просторные домы, прекрасные и свътлые покои, многоцънная трапеза и различные напитки, мягкія постели, красныя одежды, частые разговоры, съданія и ласкательныя другь къ другу помаванія», — вся эта житейская обстановка оедоствевской общины плохо гармонировала съ напряженнымъ ожиданіемъ антихриста. Теперь прошли времена «великихъ мужей, удалявшихся отъ міра, жившихъ въ пустыняхъ, твшихъ простую пищу и утолявшихъ жажду водою, спавшихъ на голой вемль и носившихъ худую одежду»,-такъ возражали поморцы своимъ противникамъ. «Нынъ есть время благопріятно, время свободы, а не принужденія и тісноты»; «нынъ слово Божіе не вяжется» и истинные христіане не преследуются. Поэтому, хотя поморцы и не отказывались отъ основного ученія безпоповщины о пришествіи антихриста, но они придавали этому ученію болье успокоительный смысль. Пусть антихристъ уже парствуетъ въ міръ; но ничъмъ нельзя доказать, чтобы онъ царствоваль «чувственно», т. е. воплотился въ изв'єстномъ лицъ. Нътъ, сынъ погибели владычествуетъ въ міръ пока только «духовно». Поэтому, и семейная жизнь вполет законна и даже необходимо для избіжанія разврата. Неправда, отвічали на эти разсужденія оедосвевцы, продолжая стоять на своей принципальной точк врвнія, - разврать несомивнию лучше брака вив церкви. Предаваясь разврату, мы совершаемъ грѣкъ; но противъ гръха есть средство-покаяніе: не согръщишь-не покаешься, не покаепься-не спасешься. Напротивъ, признавая таинствойъ вятьцерковный бракъ, мы присваиваемъ себъ права священства и раставваемъ ученіе церкви: отъ этого грѣха уже нѣтъ исцѣленія; соверпіая его, мы добровольно предаемся въ руки антихриста. Если бы кто-нибудь взяль простой хлёбъ и вино и, отслуживши надъ ними молебенъ, сталъ бы утверждать, что это есть истинное причастіе, то всі сочли бы такого человіка безумнымъ, а его дъяніе-кощунствомъ; точно такъ же и для брака недостаточно, чтобы быль на лицо женихъ и невъста и чтобы совершены были формы церковнаго вънчанія; благодать не придетъ, если чинъ вънчанія совершенъ лицомъ непосвященнымъ, и бракъ будетъ блудомъ. Итакъ, выборъ былъ ясенъ для еедосъевца. «Лучше намъ быть всёмъ грёшнымъ, нежели... иметь мудрованіе, апостольской церкви противное»: «Хотя бы кто им'вль гр'вхи больше песка всего міра или больше звіздъ небесныхъ, но при православной въръ онъ можетъ чрезъ покаяніе спасеніе получить; но если кто догматы церковные... развращаетъ... или свое мнюніе узаконяеть и вводить въ употребление въ качествъ правила то, чего святые не свидътельствовали, тотъ не избъжить погибели». Смыслъ этой полемики, въ которой обѣ стороны были по своему правы, понять не трудно. Лицомъ къ лицу съ измѣнившимися требованіями времени, крайняя партія безпоповщины д'ялала отчаянныя попытки удержаться на той теоретической почвъ, на которой стояль расколь во время своего возникновенія. По существу своему, стало быть, ученіе еедосвевщины было наиболве консервативное съ точки зрвнія теоріи и наиболье близкое ко взгляду господствующей церкви. Напротивъ, ученіе ум'вренной партіи незамътно для самихъ ея сторонниковъ сходило съ почвы «писаннаго» закона на почву «закона естественнаго», съ почвы преданія-на почву собственныхъ «мніній» и разсужденій. Теоретически, взгляды поморцевъ были, следовательно, более крайними и болье близкими къ полному разрыву съ православной традиціей. Недаромъ, оедосвевцы упрекали ихъ въ томъ, что они «новую дверь просъкають», и называли «новопротестантской сектой».

Такимъ образомъ, споры о бракѣ съ очевидностью могли пожазать всемъ, кто способенъ быль понять это, что дальнейше пути внутренняго развитія безпоповщины далеко расходятся въ противоположныя стороны. Людямъ, наиболе заинтересованнымъ въ развитіи в роученія и въ согласованіи своей жизни съ мыслью и мысли съ жизнью оставалось на выборъ одно изъ двухъ: или вполет реставрировать старообрядческую старину, или окончательно разорвать всякую связь съ церковнымъ преданіемъ и положиться вполнъ на голосъ собственнаго разума. Напрасно было бы однако, ожидать, что тоть или другой исходъ будеть принять всею безпоповщинской массой. Масса, какъ всегда, далеко отставала отъ наиболъе горячихъ и наиболъе умныхъ. Житейскія обстоятельства, -- именно, правительственныя преслудованія и связи съ міромъ, -- заставили массу мало-по-малу склониться къ умъренному мивнію поповцевъ о бракв; но это вовсе не значило, что масса готова будеть принять и радикальные принципы ихъ въроученія. Состояніе религіозной мысли въ массь оставалось такимъ, какимъ было въ моментъ возникновенія раскола; и писатели, не могущіе себъ представить, какъ могъ произойти расколъ въ XVII въкъ язъ-за обрядовыхъ пустяковъ, всего лучше могутъ помочь своему

воображению, обратившись къ обрядовымъ спорамъ безпоповцевъ XIX стольтія. Въ саратовской общинь ведосъевцевь возникъ, напр., въ 1817 г. вопросъ, взволновавшій всю русскую ослосьевщину. Остыяя себя крестомъ при модитвъ «Господи Ісусе Христе, Сыне Божій. помилуй насъ», старообрядецъ кладетъ руку на львое плечо какт разъ при словахъ «Сыне Божій»; а на львомъ плечь л четоврка сидить ченовр и нашештиваеть базный исклшенія въ лівое ухо: не остается ли такимъ образомъ имя Божіе на поруганіе дьяволу? Въ Саратовъ разръщить недоумьнія не могли; не съумбли и въ Москвъ на Преображенскомъ кладбищъ. Наконецъ, уже оедостевскій наставникъ Гнусинъ, отыскивавшійся въ то время правительствомъ за изображение (на картинъ) паря антихристомъ и за потворство разврату, рѣшилъ, что при словъ «Христе» надо держать руку на чревъ, а на лъвое плечо переносить послѣ произнесенія всей молитвы. «А ради невѣдѣнія христіанства, крестившагося прежде не такъ», прибавляль онъ, «гръхъ этотъ отпускается, и я беру на себя испросить у Бога прощеніе». Такое же состояніе религіозной мысли обнаруживается не разъ и среди рядовыхъ поморцевъ. Напр., въ концъ двадцатыхъ годовь два поссорившихся наставника Покровской часовни проклинали другъ друга изъ-за того, что одинъ ввелъ старое поморское пъніе по крюковымъ нотамъ, а другой, въ пику ему, возстановиль речитативное пѣніе («нарѣчное») аввакумовскаго устава. «Забыли налодушные христіане крюковой уставь, который поють сами ангелы, предались губящему душу нарычному пънію», жаловались по этому поводу послъдователи старой Покровской часовни; а ихъ противники создали себъ особую (Грачевскую) молельню и съ большимъ успъхомъ стали вербовать себъ сторонниковъ среди провинціальныхъ поморцевъ.

При наличности такого балласта среди безпоповщинской массы, новыя религіозныя движенія, очевидно, не могли увлечь всю эту массу за собою; они должны были начаться среди наибол'те усердныхъ и привлечь къ себ'т наибол'те подготовленныхъ жизнью и мыслью. И результаты этихъ движеній не могли, поэтому, ум'тетиться въ рамкахъ существовавшихъ до т'то поръ раскольничьихъ толковъ: новыя направленія религіозной мысли отлились и въ новыя формы.

Здѣсь намъ предстоить, впрочемъ, разсмотрѣть прежде всего такую форму, которая, при всей кажущейся новизнѣ, была попыткой—послѣдней въ этомъ родѣ—вернуть безпоповщину къ идеаламъ девяностыхъ годовъ XVII вѣка.

Мы видѣли выше, что терпимость екатерининскаго правительства создала весьма благопріятную почву для солиженія съ

міромъ самыхъ крайнихъ партій раскола. Но чёмъ примиреніе было легче, чёмъ компромиссъ становидся соблазнительнее, тёмъ онъ долженъ былъ казаться болье опаснымъ настоящимъ радикаламъ безпоповщины. Правительственное снисхождение къ расколу представлялось имъ новымъ искушениемъ, предназначеннымъ для того, чтобы предать людей въ руки «сына погибели». Жертвы этого искушенія были на-лицо: ее тоскевцы запутались въ тъ же мірскія стти, въ которыя раньше нихъ попали поморцы. Естественными обличителями оедоствевцевъ являлись теперь самые строгіе изъ безпоповцевъ-филипповцы. Съ точки зрінія безпоповщинскаго идеала, филипповцы имфли полное основание упрекать еедосбевцевъ, что тв не спъщать пострадать за въру, не стремятся къ мученической смерти, не разрываютъ съ мірянами, а напротивъ, ради корысти и наживы. заводятъ съ ними торговыя сношенія и семейныя связи, изъ страха муки платять имъ дани и налоги. И защищаясь противъ этихъ обвиненій, оедосъевцы принуждены были прибъгнуть къ тому же аргументу, который выставияли противъ ихъ собственной нетерпимости поморцы. И они принимались доказывать, что «чувственный» антихристь еще не пришель, что его «ни на какое лицо нельзя указывать». Имъ, какъ поморцамъ, такое толкованіе давало возможность заключить если не окончательный миръ, то хотя бы перемиріе на неопред вленный срокъ съ существующимъ общественнымъ строемъ.

Въ сущности, однако же, и сами филипповцы не менте еедосбевцевъ нуждались въ этомъ перемиріи. Они могли, сколько угодно, напускать на себя внъшнюю суровость, щепетильно воздерживаться отъ всякаго общенія съ православными, даже выражать готовность пострадать за въру при первомъ открытомъ столкновеніи съ властями; но отъ всего этого суть дёла нисколько не изменялась. Разъ, если они продолжали, все-таки, жить въ обществъ, они поневолъ должны были подчиниться нъкоторымъ условіямъ общежитія, представлявшимъся съ строгой точки зрѣнія дъломъ антихриста. Это противоръчіе слова съ дъломъ не могло не тревожить дюдей съ чуткою совъстью; за гръхъ общенія съ міромъ сов'єсть требовала искупленія: и вотъ, отъ времени до времени, жертвы этихъ душевныхъ мукъ то искали въ глухомъ лёсу голодной смерти, то удивляли міръ какимъ-нибудь громкимъ протестомъ, съ прямою цълью вызвать преслъдование начальства. Въроятно, не мало совъстливыхъ душъ нашли личное удовлетвореніе въ подобномъ исході, прежде чімь одному изънихъ, одаренному отъ природы не только чуткой совъстью, но и сильнымъ умомъ, и энергической волей, и, наконецъ, общирными познаніями, удалось сплотить небольшую кучку одинаково настроенныхъ въ отлѣльное общество и найти выраженіе ихъ личному настроенію въ стройной системѣ.

Роль эту выполниль при имп. Екатерин II крестьянинъ и бътный солдать Евфимій, основатель «странническаго» толка, съ десятильтняго возраста увлекшійся расколомъ. Евфимій долго искаль нравственнаго удовлетворенія въ существовавшихъ толкахъ безпоповщины, прежде чемъ решился, наконецъ, порвать со встми ними и создать свое собственное учение. Въ своихъ продолжительныхъ скитаніихъ онъ сближался и съ оедосфевцами, привлекшими его последовательностью своего ученія, побываль и на Преображенскомъ кладбиців, быль даже командированъ наставникомъ въ одну изъ еедостевскихъ общинъ Поморья; но вездь, гдь бы онъ ни быль, онъ наталкивался на раздаль межлу теоріей и жизнью и уб'єждался въ существованіи скрытаго компромисса. Его наивныя попытки обличенія вызывали лишь самолюбивый отпоръ. Не встретивъ себе поддержки даже въ наставникахъ Преображенскаоо кладбища, Евфимій извірился въ патентованныхъ руководителей раскола и пошелъ бродить по міру, отыскивая истину. Встрвча съ такимъ же, какъ онъ, усерднымъ «странникомъ» окончательно укръпила его взгляды на міръ; онъ началъ дъятельную пропаганду и лътъ черезъ двадцать послъ начала своихъ скитаній имѣлъ утѣшеніе-формально осудить двоедушіе безпоповцевъ на «соборъ» своихъ последователей, въ Ярославив (1781). Ученіе свое Евфимій вовсе не считаль какойнибудь новостью. Онъ просто хотёль возстановить то, что онъ слышаль и, въроятно, читаль о жизни «остальцевъ древняго благочестія». Эти «прежде-бывшіе христіане», которымъ хотыль подражать Евфимій, вовсе не были христіанами первыхъ въковъ, какъ думали некоторые изследователи; это были те самые пустынножители конца XVII и начала XVIII въка, обликъ которыхъ такъ ясно обрисовалъ намъ историкъ Выговской обители (см. выше). Недаромъ последователи Евфимія показывали на допросахъ, что секта странниковъ ведетъ свое начало отъ времени разоренія соловецкой обители. Въ своемъ образъ жизни Евфимій и его ученики, дъйствительно, вполнъ точно копировали пустынножительство «страдальцевъ» за въру изъ перваго покольнія раскола. Однако же, въ теоріяхъ, которыми они доказывали необходимость вернуться къ такому образу жизни, было гораздо больше новаго, чемъ, вероятно, думалъ самъ Евфимій. Исходной точкой его разсужденій быль протесть противь примиренія съ міромъ; поэтому, и все содержаніе его ученія сводилось къ систематическому отриданію существующаго порядка. Начало этого порядка овъ возводилъ не дальше того, чемъ простирались исто-

рическія воспоминанія раскола. Все было хорошо на Руси до Никона и Петра; Никонъ развратиль въру, Петръ «раздробилъ народъ на разныя сословія», ввелъ собственность и соціальное не равенство со всёми его послёдствіями: борьбой между богатыми и бълными, погоней за наживой, судебными тяжбами и т. д.: Петръ же прикрѣпилъ народъ къ занятіямъ и обложилъ его невыносимыми податями. Коренной причиной встать этихъ перемтнъ были подушная перепись и размежеваніе земли: перепись послужила средствомъ исчислить антихристово воинство; паспорта дали возможность вручить всёмъ противникамъ Христа-печать антихристову; земли надълено было, «кому много, кому мало, иному же ничего», и такимъ образомъ положено начало борьов за собственность, а между твиъ, самое слово мое, по Златоусту, происходить отъ дьявола; «вся бо намъ общая сотворилъ есть Богъ, яже суть нужнийшая, —и нельзя сказать: мой свыть, мое солнце, моя вода, мой лъсъ и т. д. Съ тъхъ поръ, съ самаго Петра, дьяволъ царствуетъ на русскомъ престолъ по закону», и весь міръ зараженъ ихъ дыханіемъ. Чтобы избёгнуть соприкосновенія съ слугами дьявола, остается одно: не признавать никакихъ общественныхъ обязанностей и отношеній. отречься отъ семьи и собственности, бъжать изъ политическаго и гражданскаго общества. Самъ Богъ указалъ на это средство, заповъдавъ пророкамъ бъжать изъ среды Вавилона, сиръчь міра сего, потому что, кто хочетъ быть другомъ міру, становится врагомъ Богу. И св. Кириллъ јерусалимскій, повторяли странники питату прежнихъ пустынножителей, -- совътуетъ или вступать въ открытую борьбу съ сатаной, или бъжать отъ него. Итакъ, не нужно никакихъ компромиссовъ: «невозможно однимъ окомъ зрѣти на небо. а другимъ на землю» и служить сразу двумъ господамъ. «Не имъти града, ни села, ни дому», -- таково единственное средство избъжать сътей антихриста и достойно предстать на страшный судъ. Въчное скитальчество-вотъ образъ жизни, единственно возможный дли истиннаго христіанина.

Тщетно оказалась, однако же, и эта попытка—удержать безпоповщину на высотт идеала 1669 или 1702 года (см. выше).
Тотчасъ же послт смерти Евфимія († 1792) его послт дователи
смягчили аскетическій взглядъ его на странничество и допустили
новый компромиссъ съ міромъ. Съ одной стороны, «странники»
чувствовали потребность въ надежныхъ убъжищахъ, съ другой,
многіе безпоповцы, раздълявшіе ихъ мнт теоретически, не
чувствовали въ себт достаточно силы, чтобы осуществить ихъ
на практикъ. Такія лица, оставаясь въ міру и занимаясь обыкновенными занятіями—хлъбопашествомъ или торговлей, составили

въ средѣ секты особый классъ «христолюбцевъ» или «страннопріимцевъ» (см. выше). Чтобы укрывать настоящихъ странниковъ, «христовыхъ людей», отъ начальства, въ жилищахъ христолюбпевъ устраиваются особые тайники, подземелья, потайныя двери и выходы и т. д. Въ противоръчіи со страннической теоріей, христолюбцамъ не запрешается подчиняться всёмъ требованіямъ міра и даже им'єть общеніе съ господствующей церковью (за исключеніемъ елеосвященія). Но передъ кончиной они должны перейти въ разрядъ дъйствительныхъ странниковъ. И это последнее требование свелось, однако, къ простой формальности. Умирающій христолюбецъ велить вынести себя въ ближайшій лісь или даже въ садъ, на дворъ-только чтобы не умереть въ собственномъ домъ; и такимъ образомъ требование секты считается исполненнымъ. Не удержались на высотъ требованій Евфимія и настоящіе странники. Постепенно они стали склоняться къ признанію собственности, сперва отдавая ее на сохраненіе христолюбцамъ, а потомъ оставляя и въ собственномъ распоряженіи. Признали и бракъ, сперва въ формъ фактическаго сожительства, а потомъ и въ формъ благословеннаго сектой (или даже церковью) союза. Особенно значительны стали всъ эти уступки, когда вслёдъ за крутыми временами николаевскаго царствованія, во время котораго «странничество» получило небывалое распространеніе, вновь наступили соблазнительныя времена терпимости при имп. Александръ II. Новъйшіе наблюдатели «странничества» замѣчають, что нѣкоторые сторонники секты готовы даже сдать въ архивъ учение объ антихристъ и замънить его чуждыми крайней безпоповщинъ попытками раціоналистическихъ объясненій.

Такимъ образомъ, къ нашему времени цикъъ развитія безпоповщинскаго ученія, какъ и поповщинскаго, повидимому завершися: ученіе исчерпало само себя и пришло къ результамъ,
отрицающимъ его основные принципы. Какъ и въ поповщинѣ,
мы видѣли въ исторіи безпоповщины борьбу двухъ главныхъ
партій, крайней и умѣренной. Въ противоположность поповщинскимъ партіямъ—крайняя партія была наиболѣе близкой къ
традиціонному церковному ученію, и ея исторія состоитъ изъ ряда
попытокъ удержать ученіе безпоповщины на той почвѣ, на которой создалось это ученіе въ началѣ раскола. Задача эта оказалась неосуществимой, такъ какъ чѣмъ дальше, тѣмъ труднѣе
становилось воспроизвести тѣ историческія обстоятельства и сохранить тотъ уровень религіозной мысли, благодаря которымъ
создалось ученіе объ антихристѣ. Другимъ путемъ, болѣе соотвѣтствующимъ ходу историческаго развитія, пошло умѣренное на-

правленіе безпоповщины. Отчаявшись съ самаго начала втиснуть жизнь въ рамки отжившей теоріи, оно предпочло теорію подогнать къ требованіямъ жизни, и мало-по-малу принуждено было покинуть почву церковной традиціи и обрядоваго формализма. «Церковь не стѣны церковные, но законы церковные: егда бѣгавши въ церковь, не къ мѣсту бѣгай, но къ совѣту: иерковъ не стыны и кровля, но въра и житіе». Эта цитата изъ св. Златоуста, пущенная въ оборотъ (по сборнику «Маргаритъ») еще «Поморскими отвѣтами» Андрея Денисова, не разъ повторялась во время споровъ о бракѣ богословами Покровской часовни. Въ сознаніи массы выраженная въ ней идея отчеканилась въ формѣ извѣстной пословицы: «церковь не въ бревнахъ, а въ ребрахъ». Этому основному тезису суждено было сдѣлаться исходной точкой цѣлаго ряда новыхъ, болѣе или менѣе оригинальныхъ продуктовъ религіознаго народнаго творчества.

Пропагандисты самосожженія охарактеризованы во вновь изданномъ сочиненіи (старца Евфросина) 1691 года: «Отразительное писаніе о новоизобрътенномъ пути самоубійственной смерти», см. Памятники древней письменности CVIII, 1895 г. Цифровыя данныя о самосожженіяхъ собраны въ предисловін издателя (Хрисанов Лопарева) въ только-что упомянутому ивданію и въ стать В. Д. И. Сапожникова: Самосожженіе въ русскомъ расжоль (со второй половины XVII в. до конца XVIII) въ Чтеніяхъ Общ. Исторіи и Др. р. и отдільно, М. 1891. О містных условіяхь, благопріятствовавшихъ развитію безпоповщины на стверт, см. замтивніе Н. Барсова. Братья Андрей и Семенъ Денисовы въ «Православномъ Обоврѣніи» 1865 г. и отдъльно. Спб. 1866. Сведенія о поморскихъ пустынножителяхъ и развитіи общежитія бр. Денисовыхъ см. въ Исторіи Выговской старообрядческой пустыни, изд. по рукописи Ивана Филиппова, Спб. 1862. Свёдёнія Филиппова о самосожигателяхъ не противоръчатъ свъдъніямъ Евфросина. но отношеніе къ нимъ писателя, легализировавшаго (не вполив уверенно, впрочемъ) самоубійства много времени спустя (въ 40-хъ годахъ XVIII в.), иносчёмъ у писателя, боровшагося съ современной ему эпидеміей самосожженія. Документы для дальнъйшей исторіи безпоновщины собраны Н. Поповыма въ Сборникъ для исторіи старообрядчества, т. І, М. 1864 и т. ІІ, вып. V, М. 1866. См. также продолжение «Матеріаловъ» Попова въ Чтеніяхъ Общ. Исторіи, 1869, II (матеріалы о оедостевцахъ) и III (Монинское согласіе въ Москвт). Изложение полемики о бракъ см. въ сочинении проф. И. Нильскаго, Семейная жизнь въ русскомъ расколь. Два выпуска (до конца царствованія имп. Николая). Спб. 1869. О оедостенской общинт въ Москвъ см. еще статью S. «Ивъ исторіи Преображенскаго кладбища» въ Русскомъ Въстникъ 1862, · № 2.(Объ источникъ этой статьи см. Расколъ-сектантство Пругавина, стр. 377). О сектъ «странниковъ» и ея основателъ см. А. И. Розова. Странники или бъгуны въ русскомъ расколь, «Въстникъ Европы», 1872, №№ 11 и 12; 1873, № 1. С. Максимова. Бродячая Русь. Спб. 1877 ( Скрытники-христолюбды.). И. Н. Харламова. Странники. «Русская Мысль», 1884. кн. 5 и 6.

(Продолжение слыдуеть).

## КРИТИЧЕСКІЯ ЗАМЪТКИ,

Выдающееся литературное событіе— переводъ «Иліады» г. Минскаго.— Неувядающая предесть гомеровской поэзіи.— Ея основы— красота, человъчность и жавнерадостность. — Достоинства и недостатки перевода г. Минскаго.— Романъ г. Сенкевича «Камо грядешя?» — Главнъйшіе характеры романа.— Мъщанская философія автора.— Однообразіе его персонажей. — Католическое правовъріе г. Сенкевича.

О жизнь, о лъсъ, о солица свъть, О юность, о належды!

Разъ только въ жизни приходится каждому переживать настроеніе, выраженное въ этихъ строкахъ чуднаго стихотворенія А. Толстого, — настроеніе жизнерадостное, проникнутое върой въжизнь, въ себя, въ правду, добро — и прежде всего въ красоту, какъ вънецъ творческой силы и въ то же время ея источникъ, въчемъ бы ни выражалась она: въ совершенствъ формы, возвышенности идеала, тъмъ болъе — въ гармоничномъ единеніи того и другого. Въ истинной безсмертной красотъ форма не отдълима отъ содержанія, и это прекрасно понимали эллины, опредъля совершеннаго человъка сложнымъ эпитетомъ — «калёсъ - к'агатосъ», прекрасный по внъщности и совершенный по духу, по душевнымъ качествамъ, что представлялось имъ необходимымъ слъдствіемъ гармоничнаго развитія всъхъ сторонъ личности.

На зарѣ европейской культуры была пѣлая эпоха, проникнутая такимъ же юношески-чистымъ настроеніемъ, памятникомъ которой осталась «Иліада». Неувядаемая свѣжесть этого эпоса и заключается въ глубокой вѣрѣ въ правду жизни и въ полномъ отсутствіи скептицизма. Разсказывая о похожденіяхъ боговъ, о силѣ Ахилла и героизмѣ Гектора, Гомеръ вѣритъ въ нихъ незыблемо, для него они такая же реальность, какъ свѣтъ солнца и его теплота. Только неискушенный опытомъ жизни юноша можетъ такъ наивно вѣритъ и въ себя, и въ другихъ, такъ увлекаться и преувеличивать, какъ Гомеръ, у котораго есть даже «свинопасъ бого-

равный», что не мъщаетъ тому же Гомеру върно понимать своихъ богоподобныхъ героевъ и героинь и безъ всякой церемоніи называть настоящимъ именемъ ихъ поступки. И въ этомъ сказывается та же присущая юности черта-инстинктивное стремленіе къ правдъ, помогающее несравнение лучше раскрывать истину, чёмъ мудрый опыть старости, которая «ходить осторожно и недовърчиво глядитъ», всябдствіе чего и попадаетъ въ просакъ, принимая за истину иллюзіи своего страха и созданія своей недовърчивости. Что еще больше сближаетъ Гомера съ юношескимъ настроеніемъ, это его человъчность, не покидающая его никогда. Во всей поэмъ нътъ ни одного слова въ защиту насилія, грубости, жестокости. Гомеръ скорбитъ, когда Ахиллъ надругается надъ теломъ Гектора, и называеть это «недостойнымь дівомь», а когда тоть же Ахилль убиваеть въ честь Патрокла двенадцать троянскихъ юношей, онъ называеть это «жестокимь» и «грознымь» дёломь. Убійства онъ описываетъ сжато и кратко, отнюдь не любуясь ими, а какъ нвчто роковое, неизбъжное, безъ чего немыслима война. Но никогда онъ не бываеть такъ трогателенъ и возвышенъ, какъ въ описаніи дучшихъ сторонъ человъческой души, напр., въ несравненныхъ по художественной красотъ сценахъ прощанія Гектора съ Андромахой, встречи Главка съ Діомедомъ, вспоминающихъ въ пылу битвы о дружбъ отцовъ и обмънивающихся дарами, или посъщенія Пріамомъ ставки Ахиллеса.

Въ этомъ настроеніи, жизнерадостномъ, свёжемъ и человічномъ, и заключается непреходящее обаяніе «Иліады», пережившее тысячелістія и сближающее насъ съ греками временъ первыхъ олимпійскихъ игръ. «Иліада» не нуждается ни въ какихъ комментаріяхъ, ее можетъ читать съ равнымъ наслажденіемъ ученый, проникній въ глубь эллинской культуры, и профанъ, которому незнакома вся обстановка дійствія. Достаточно быть человіжомъ, и даже чімъ проще, непосредственніе натура читателя, тімъ скоріче и лучше проникнетъ онъ въ духъ «Иліады», прочувствуетъ всю ея правственную красоту. Потому что людямъ, съ простымъ и чистымъ сердцемъ, не искушеннымъ въ «эллинскомъ мудрованьи», художественная красота доступніе, дійствуетъ на нихъ сильніе, чімъ на товко изощренный вкусъ эстетиковъ, особенно новійшихъ, не удовлетворяющихся простотою формы и правдою мысли и образовъ.

Вотъ, почему мы привътствуемъ переводъ г. Минскаго, какъ литературное событіе, самое выдающееся въ напи дни, предъ которымъ меркнутъ и уничижаются всъ эти стихи, разсказы, очерки, повъсти и романы послъдняго времени, рождающеся съ днемъ и съ

нимъ умирающіе, чтобы не воскреснуть никогда. Взятые въ общемъ, они имъють свое значение, какъ одно изъ проявлений душевной смуты, столь характерной для конца нашего въка. Декадентство и символизмъ, знаменующие искание новыхъ путей въ искусствъ, затрогиваютъ глубокія стороны человіческой души, мало еще извізданныя и непонятныя самимъ творцамъ символистики. Но на ряду съ ними пробивается и стремленіе къ старымъ, вѣчнымъ источникамъ красоты, какіе скрываетъ въ себ'в классическій міръ. Лучшіе изъ представителей новыхъ теченій въ литератур'є сами ищутъ вдохновенія въ классицизм'ь, на что указывають такіе переводы, какъ «Дафиисъ и Хлоя» г. Мережковскаго, хотя онъ и признаетъ, что эта идиллія не можеть быть отнесена къ лучшимъ, въчно свъжимъ источникамъ древней красоты. Не смотря на ръдкія поэтическія достоинства какъ общаго замысла, такъ и отдёльныхъ частей этого пастушескаго романа, въ немъ чувствуется что-то утонченное, почти болъзненное, напоминающее осенніе цвъты, лишенные яркой свъжести и запаха. «Невольно чувствуещь, -- говорить г. Мережковскій, - что самъ авторъ не върить въ действительность и возможность того, что изображаеть, а если и върить, то все-таки не такъ наивно, какъ Гомеръ-въ мужество Гектора, върность Пенелопы». Тъмъ не менъе, говоритъ переводчикъ въ другомъ мъстъ, «такова сила эллинскаго духа: она побъждаетъ все, даже старость, и среди глубокаго византійскаго упадка и одряхленія («Дафнисъ и Хлоя» относятся къ V-му въку по Р. Хр.) неожиданно даетъ новые весенніе ростки, показываетъ міру неподрожаемую красоту, которой суждено быть восторгомъ и отчаяніемъ последующихъ въковъ». Но если таково впечатлъніе отъ эллинскаго духа временъ его упадка, темъ сильнее и плодотворнее должно быть оно отъ того же духа въ періодъ его юношескаго расцвіта, --и г. Минскій поступиль какт истинный поэть и тонкій цінитель литературы, остановившись не на произведеніяхъ увяданія, а на томъ, которое справедливо называютъ «энциклопедіей эллинизма».

За последнее время наблюдается оживление интереса къ классической литературъ, выразившееся въ переводажъ не только отдёльныхъ произведеній, но авторовъ полностью, какъ, напримъръ, переводы г. Алексева всего Плутарха, Аристофана, того же г. Мережковскаго Софокла, г. И. Анненскаго («Вакханки»), г. Мищенко и др. Едва ли это можно приписать классической системъ воспитанія, которая именво обходила идеальное содержаніе классицизма, остановившись исключительно на формахъ мертвыхъ языковъ. Върнъе будетъ предположить, что для нашей литературы, получившей знакомство съ классиками изъ вторыхъ рукъ, насту-

пило время восполнить пробёль въ своемъ развитіи, проникнувъ въ духъ древняго міра не путемъ сухихъ спеціальныхъ изслідованій, которыми такъ богата иностранная литература, а посредствомъ перевода вспах первоклассныхъ и второклассныхъ авторовъ его. Этотъ путь уже пройденъ западными литераторами, въ которыхъ переводы того или иного автора насчитываются десятками. Только такимъ путемъ получается понимание духа древней литературы, такъ какъ каждый переводчикъ вноситъ нъчто новое, открывая новую черту въ оригиналь и дълая ее доступнымъ большой публикъ. Наша сравнительная бъдность въ этомъ отношеніи является сладствіемъ слабаго развитія умственной жизни въ обществъ. Прежде мы бы взглянули на это убожество, какъ на проявление нашей «самобытности», особой складки національнаго духа, не нуждающагося въ наследіи другихъ народовъ и другихъ культуръ. Теперь, какъ намъ кажется, періодъ самомнительной горлости и самовосхваленія миноваль, и мы принимаемся за скромную работу самообразованія, черную и подчасъ неблагодарную, но за то плодотворную въ одномъ отношеній: она раскрываетъ ничтожество нашихъ самобытныхъ «устоевъ», показывая ихъ примитивность, и сближаеть съ общечеловъческими началами, которыя и намъ, къ счастью, не чужды. Мы перестаемъ себя чувствовать «всечеловъками» Достоевскаго и начинаемъ понемногу учитьсябыть просто людьми, что гораздо труднее, чемъ витать за облаками и оттуда предписывать законы человъчеству («Смирись, гордый человъкъ», и проч.).

Какъ мало чувствовалась прежде эта потребность общенія съ человъческой культурой, показываеть, между прочимъ, примъръ и «Иліалы», которая существовала до сихъ поръ въ одномъ переводъ и за шестъдесять лътъ слишкомъ выдержала три изданія. Необходимость новаго перевода какъ бы не ощущалась, хотя устаръвшій языкъ Гитдича, при встхъ первоклассныхъ достоинствахъ его труда, не могъ не отпугивать читателей. Правда, могла останавливать трудность такой огромной работы, какъ переводъ «Иліады», требующій отъ переводчика совм'вщенія многихъ качествъ-умънья безукоризненно владъть стихомъ, знанія до тонкости языка Гомера и, главное, глубокаго проникновенія въ его духъ, столь отличный во многомъ для насъ, людей конца XIX въка. Тъмъ больше, поэтому, въ нашихъ глазахъ заслуга г. Минскаго, не побоявшагося всъхъ этихъ трудностей, посвятившаго своей работъ нъсколько лътъ и благополучно доведшаго ее до конца.

Прежде всего следуеть отметить, что г. Минскій съ пол-

нымъ признаніемъ относится къ труду Гнедича, котя и отмечаетъ обветшание его языка, чувствовавшееся еще тогда, когда только появился самый его переводъ. «Переводъ Иліады, начатый Гибдичемъ въ 1809 году и оконченный имъ двадцать лътъ спустя, быль многими найдень устарывшимь при самомь своемь появленіи... Такое быстрое обветшаніе перевода Гивдича объясняется темъ, что въ двадцать летъ, употребленныхъ имъ на окончаніе своего труда, русскій языкъ пережиль благотворный кризисъ и переродился». Объясненіе нъсколько натянутое, и гораздо проще другое, что самъ Гийдичъ былъ человйкомъ другой эпохи, неспособнымъ проникнуться новымъ вѣяніемъ и переработать свой языкъ подъ вліяніемъ Пушкина. Во всякомъ случав, уже тогда языкъ его казался устаръвшимъ и не удовлетворялъ читателей. Тъмъ болъе должно это чувствоваться теперь, почему новый переводъ, по словамъ г. Минскаго, «слъдуетъ признать не роскошью въ нашей литературъ, а давно назръвшей потребностью... Въ заключеніе, -- говорить онъ далье, -- я должень сказать, что переводъ Гибдича, не смотря на нѣкоторые свои недостатки, никогда не будетъ ни забытъ, ни устраненъ изъ русской литературы, а въчно будетъ жить въ ней; потому что исполненъ съ любовью, какъ подвигъ жизни. Недаромъ имъ восторгались Пушкинъ и Бълинскій. Гнфдичъ всего слабъе тамъ, гдф самъ Гомеръ, по выраженію древнихъ, спитъ. Но въ мъстахъ драматическихъ языкъ Гивдича пріобретаеть силу, достигая простоты и нажности въ сценахъ трогательныхъ».

Въ своемъ переводъ г. Минскій въ значительной степени добился того, чего не достаетъ его предшественнику. Не говоря уже о большей близости его языка къ современному, самый тонъ перевода проще, не будучи лишенъ той возвышенности, которая неизбъна при переводъ Гомера. Невозможно теперь сохранить всю его наивность, съ которой онъ обращается съ богами и героями, какъ и съ простыми смертными. Содержание поэмы требуетъ нъсколько повышеннаго тона, безъ чего получилась бы смѣшная утрировка простоты, за которой исчезло бы міросозерцаніе Гомера, представляющее неразд'влимое соединеніе челов'вческаго и божественнаго. Тъмъ не менъе, тамъ, гдъ у Гиъдича герои высокопарно ораторствують и не менње высоком врно ругаются, у г. Минскаго они просто говорять и бранятся, что придаетъ языку живость и ясность. За то сильныя драматическія сцены насколько теряють въ перевода г. Минскаго, которому не достаеть непосредственности чувства, согръвающей Гиъдича. Чтобы дать нашимъ читателямъ нѣкоторое представленіе о переводѣ г. Минскаго и подтвердить наше заключеніе о слабыхъ сторонахъ его, приведемъ знаменитую сцену прощанія Гектора съ Андромахой.

Гекторъ выходитъ изъ дому и направляется къ Скейскимъ воротамъ. На встръчу ему идетъ Андромаха:

Вскорй она подошла, и прислужница шла вийстй съ нею. Нъжное въ сердцу прижавши дитя, еще вовсе малютку-Гектора сына-любимца, что яркой звёздё быль подобень. Имя Скамандрія даль ему Гекторъ, но Астіанаксомъ Звали другіе, за то, что лишь Гекторъ защитникъ былъ Трои. Онъ удыбался теперь, на младенца безмолвно взирая. Но Андромаха въ то время приблизилась, льющая слезы, За руку мужа взяца и такое промодвида слово: «О дорогой! Твоя храбрость погубить тебя. И не жадко Милаго сына тебъ, ни меня, горемычной, кто скоро Станетъ вдовою твоей, ибо скоро Ахейскіе мужи Всв на тебя нападуть и убыють. А тебя потерявши, Лучше мив въ землю сойти. Не будеть мив радостей больше, Если ты смерти на встръчу пойдешь. Впереди ожидаетъ Только печаль. Нътъ отца у меня, нътъ и матери милой. Первымъ отца моего умертвилъ Ахиллесъ богоравный, Въ день, когда взядъ въ Кидикіи высоковоротныя Өивы, Городъ прекрасный разрушивъ. Но онъ, хоть убилъ Этіона, Все же доспъховъ не сняль, оттого что въ душъ убоялся. Вивств съ оружіемъ светлымъ его онъ сожженію предадъ. Сверху жъ могилу насыпаль. И вязы кругомъ насадили Горныя нимфы, Эгидодержавнаго дочери Зевса. Семеро братьевъ роднихъ оставалось со мною въ чертогъ. Всв въ одинъ день отошли они вивств въ обитель Аида, Всёхъ умертвиль ихъ герой богоравный Ахиллъ сынъ Пелея, Пасшихъ стада вривоногихъ быковъ и овепъ белорунныхъ. Мать же мою, что въ странъ у лъсистаго Плака царила, Ту онъ сначала подъ Трою привелъ среди прочей добычи, Вскоръ жъ ее отпустилъ, получивши безчисленный выкупъ. Въ отческомъ домъ стрълой Артемида ее поразила. Гевторъ, теперь для меня ты отецъ, ты и мать дорогая, Ты мой единственный брать, и ты же супругь мой цвътущій. Сжалься надъ нами сегодня, останься на башив высокой, Чтобъ его сиротой, а меня не покинуть вдовою. Войско межъ темъ размести невдали отъ смоковницы дикой, Тамъ гдв доступнве городъ, гдв легче на ствну ввобраться. Трижды на приступъ уже покушались храбрвишие мужи Подъ предводительствомъ Идоменея, обоихъ Анксовъ, И богоравных Атридовъ, и мощнаго сына Тидея. Въщій какой прорицатель, быть можеть, открыль имъ то мъсто, Или же собственный духъ устремилъ ихъ туда и направилъ».

И отвічаль ей на то шлемовіющій Гекторь великій: «Самь я, жена, этимь всімь озабочень. Но страшно бъ стыдился

Передъ троянцами я и троянками въ длинвыхъ одеждахъ, Если бы вдёсь вдалеке, точно трусь, уклонялся отъ битвы. Да и противится сердце мое, оттого что пріученъ Доблестнымъ быть я всегда и сражаться средь первыхъ троянцевъ, Громкую славу отца, также славу свою соблюдая. Знаю въ душъ хорошо и предчувствую самъ это сердцемъ: Вудеть когда-либо день, и погибнеть священная Троя, Вивств погибнеть Пріамъ и народъ копьеносца Пріама. Но не страшать меня столько страданія прочихь троянцевь, Даже Гекубы самой и отца скиптроносца Пріама, Бъдствія братьевъ родныхъ, что большою толпой и отважной Все же полягуть во прахъ подъ руками мужей супостатовъ, Сколько твои, Андромаха. Въ тотъ день меднобронный ахеецъ, Льющую слезы, тебя уведеть и похитить свободу. Будешь ты въ Аргосъ ткать, подъ надворомъ жены чужевемной, Вудешь тамъ воду носить изъ Мессенса иль Гиперея, Нехотя сильно, но все же нужда роковая заставить. Скажетъ тогда кто-нибудь, увидавъ тебя, льющую слезу: Гектора это жена, кто изъ храбрыхъ набадниковъ Трои Первымъ въ сраженіяхъ бывалъ, когда бились вкругь ствиъ Иліона. Скажеть онь такъ. Для тебя же то будеть страданіемъ новымъ-Вспомнить о мужф, кто могъ бы тебя отъ неводи избавить. Пусть же я раньше умру и могильной покроюсь вемлею, Чёмъ я услыну твой плачъ и твое похищенье увижу».

Молвивъ, блистательный Гекторъ къ ребенку простеръ свои руки. Съ крикомъ дитя отвернулось къ кормилицъ, пышно одътой, Къ сердцу прижалось, испугано видомъ отца дорогого. Мън оно устрашилось и гребня изъ гривы косматой, Что колебалася гровно повыше блестящаго шлема. И улыбнулась почтенная мать и любезный родитель. ППлемъ съ головы своей снялъ блистательный Гекторъ великій, Ярко сверкнувшую мъдь положилъ онъ на землю поспъшно, Милое обнялъ дитя, на рукахъ покачалъ и, поднявши, Молвилъ, ввывая съ молитвой къ Зевесу и прочимъ безсмертнымъ:

«Зевсъ и вы, прочіе боги! О, дайте, чтобъ сынъ мой любевный Сдёлался мужемъ, какъ я: наилучшемъ средь войска Троянцевъ; Дайте, чтобъ силой былъ славенъ и силой царилъ въ Иліонъ. Пусть говорятъ про него, когда будетъ съ войны возвращаться: «Многимъ онъ лучше отца». Пусть доспъхи, залитые кровью, Сниметъ съ врага и приноситъ и радуетъ матери сердце».

Молвивъ, дитя возвращаетъ онъ на-руки милой супругѣ. Сына взяла Андромаха, прижала къ груди благовонной И улыбнулась сквозь слезы. И сжалился Гекторъ надъ нею, Нъжно погладилъ рукой и такое промолвилъ ей слово:

«Милая, въ сердив своемъ обо мив не печалься такъ много. Противъ судьбы человъкъ не пошлетъ меня въ область Аида, А отъ судьбы, полагаю, никто изъ людей не спасется, Ни боявливый, ни храбрый, коль скоро на свътъ онъ родился. Лучше, вернувшись домой, ты займися тамъ собственнымъ дъломъ, Прядкой и ткацкимъ станкомъ—и блюди, чтобъ служанки свершали Точно работы свои. О войнё жъ позаботятся мужи, Всё, кто живеть въ Иліоне, а я—наиболее прочихъ».

Такъ произнесши, блистательный Гекторъ свой шлемъ густогривый Подняль съ земли, а жена дорогая направилась къ дому. Все озираясь назадъ, проливая обильныя слезы.

Читатели, знакомые съ этой сценой въ переводѣ Гнѣдича, не могутъ не замѣтитъ, что, при всей легкости и изяществѣ стиха г. Минскаго, нѣкоторыя мѣста и выраженія Гнѣдича лучше, поэтичнѣе, образнѣе и даже легче. Напр., этотъ стихъ у Гнѣдича лучше:

Гекторъ, ты все мић теперь: и отецъ, и любезная матерь, Ты и братъ мой единственный, ты и супругъ мой прекрасный!

Или знаменитый стихъ, вошедшій въ число цитатъ, —«Будетъ нѣкогда день, и погибнетъ священная Троя»,—не смотря на неправильность въ словъ «нѣкогда», все же останется въ литературъ. Его узаконила привычка, которую не уничтожить «когда-либо» г. Минскому. Также эпитетъ Гектора «шлемовъющій» хуже, чъмъ у Гнѣдича «шлемоблещущій». У Гнѣдича, напр., больше движенія въ слѣдующихъ стихахъ:

«Шлемъ съ головы не медля снимаетъ божественный Гекторъ, На земь кладетъ его пышноблестящій и, на руки взявши Милаго сына, цвлуетъ, качаетъ его и, поднявши, Такъ говоритъ, умоляя и Зевса и прочихъ безсмертныхъ...

Можно бы указать и еще мѣста, гдѣ Гнѣдичъ остается на высотѣ положенія и по близости къ подлиннику, и по картинности выраженій. Извѣстное опредѣленіе силы рукъ Зевса онъ передаетъ (Пѣсня I) эпитетомъ «необорныя руки», что г. Минскій перевелъ «непобѣдныя». Нужно нѣкоторое напряженіе, чтобы догадаться, что это значитъ «непобѣдимыя руки».

Спеціалисты найдуть, быть можеть, и болье существенныя неточности, что въ такомъ огромномъ трудь вполнъ понятно и вовсе не служить особымъ упрекомъ переводу. Значеніе его не въ отдыльныхъ, удачныхъ или неудачныхъ, выраженіяхъ, а въ общей, несравненно большей близости къ современной рычи, въ большей его доступности для широкой публики и вырой передачы общаго тона Гомера. Г. Минскій замычаетъ, между прочимъ, «что при переводы я совершенно не руководствовался Гифдичемъ и никогда во время работы съ нимъ не справлялся», — и совершенно напрасно, по нашему мишнію. Переводы его только выиграль бы отъ этого. Мы думаемъ, что г. Минскій имыль законное право пользоваться Гифдичемъ, и никто не поставиль бы ему этого въ вину. Онь внесь такъ много своего, что позаимствованіе отдыльныхъ,

болье правильных или удачных выраженій. даже цылых оборотовь, было бы принято только за заботливость о Гомерь, сь одной стороны, сь другой—о читатель. Само собой разумьется, что все это можно было оговорить въ примьчаніяхъ. Тымъ болье, что какъ ни старается г. Минскій избыжать совпаденій въ переводь, они неизбыжны, на что онъ и самъ указываетъ. «Если, говорить онъ,—некоторыя выраженія оказались въ обоихъ переводахъ одинаковыми, то это объясняется тымъ, что иные греческіе обороты могутъ быть переданы по-русски только извыстнымъ образомъ. Уже въ первомъ прозаическомъ переводь Петра Екимова въ 1776 г. многія мыста переданы такъ, что почти безъ измыненія вопіли во всы послужовавшіе переводы». Слудовательно, незачымъ было такъ старательно избыгать справокъ у Гифдича.

Намъ кажется также справедливымъ мн<sup>\*</sup>кніе г. Модестова, высказанное имъ въ «Новостяхъ» (№ 77, 1896 г.):

«Достойно сожалёнія, что г. Минскій свое небольшое предисловіе посвятилъ лишь критикъ Гиъдича да оправданію появленія новаго переводъ Иліады. Новый переводъ Иліады не нуждается ни въ какомъ оправданіи, и если бы ихъ появилось, вмёсто одного, пять или даже десять, то и тогда въ этомъ не было бы ничего незаконнаго, и мы могли бы вътакомъ фактъ видёть только доказательство высокаго развитія у насъ литературнаго обраэованія, какъ въ ръдкомъ появленіи переводовъ первостепенныхъ произведеній, древнихъ и новыхъ, имфемъ право видоть слабую степень нашей литературной образованности. Отъ переводчика Гомера всегда требованось предисловіе такого рода, которое могло бы ввести читателя въ чтеніе произведеній поэта, а въ настоящее время требуется еще ознакомленіе съ тёмъ міромъ, отражениемъ котораго служатъ гомеровския поэмы и который раскопками последняго двадцатилетія въ Троаде, на островахь Эгейскаго моря, въ Пелопонест вызванъ на свътъ Божій въ довольно-таки блестящемь освъшенів. Что читатель перевода г. Минскаго узнаеть о такъ навываемой Микенской эпохъ, къ которой относятся изображенія автора Иліады и Одиссеи? Гдъ у него введенје, которое непремънно должно было сопровождать переводъ? Гдъ примъчанія, вносящія результаты новыхъ изслъдованій? Если такая работа была трудна для самого г. Минскаго, то ему следовало обратиться къ какому-нибудь изъ нашихъ спеціалистовъ. Между темъ, у цего и самая идея этой работы отсутствуеть. Во второмъ изданіи перевода Гифдича, кромъ перепечатки изъ 1-го изданія очень содержательнаго предисловія, находится еще описаніе м'єсть действія Иліады, сделанное однимъ изъ русскихъ путещественниковъ. У г. Минскаго нътъ не только ни слова о томъ, что обнаружили раскопки Шлимана и следовавшихъ за нимъ ученыхъ, но и не приложено какой бы то ни было карты Троады, которую было такъ дегко заимствовать хотя бы изъ какой-нибудь энциклопедіи, если не изъ спеціальныхъ сочиненій».

Повторяемъ, всѣ эти замѣчанія не умаляютъ достоинствъ огромнаго труда г. Минскаго. Въ слѣдующемъ его изданіи, которое, мы увѣрены, не замедлитъ, почтенный переводчикъ можетъ дочолнить свою работу и исключить указанные недостатки, доведя свой переводъ до возможнаго совершенства. Для этого, какъ по-казываетъ его работа, г Минскій обладаетъ всёми данными, и можно только пожелать, чтобы онъ не останавливался на этомъ и далъ еще переводы другихъ первоклассныхъ авторовъ, въ чемъ чувствуется теперь настоятельная потребность.

Мы не выйдемъ изъ міра классической древности, остановившись на романъ г. Сенкевича «Камо грядеши?» \*), только что вышедшемъ отдъльнымъ изданіемъ. Но какая глубокая разница между эпохою, отразившеюся въ «Иліадъ», и міромъ, развертывающимся передъ читателемъ подъ талантливымъ перомъ выдающагося польскаго беллетриста! Поэзія и красота человіческой жизни, не смущаемой скептицизмомъ, которыя такъ пайняютъ насъ въ «Иліадъ», выродились въ самодовльющее эпикурейство, которое въ дипъ Петронія, самой удачной въ художественномъ отношеніи фигуръ романа, признаетъ свое безсиліе дать міру цъль и сиыслъ жизни. «Я не хочу знать ни о чемъ, что могло бы испортить мою жизнь и уничтожить ея красоту, -- говорить Петроній, arbiter elegantiarum (судья и цвнитель изящнаго). — Двло не въ томъ истинны ди наши боги, - они прекрасны, намъ при нихъ весело и мы можемъ жить безъ заботъ». Но и онъ чувствуетъ, что этого недостаточно, что жизнь требуетъ чего-то больше, чвиъ одной поэзіи и красоты.

Въ дицѣ Петронія старый міръ выставляетъ дучпую сиду свою, надъ которой, по замыслу автора, должна восторжествовать новая правда. Петроній не только изященъ свыше мѣры, уменъ, топко образованъ, умѣренъ и проницателенъ, какъ человѣкъ, которому ничто человѣческое не чуждо, но и благороденъ въ выспемъ значеніи слова. Онъ по натурѣ не способенъ на низость, онъ добръ и снисходителенъ, даже къ своимъ рабамъ, которые въ его глазахъ— вещи, а не люди. Но всѣ эти хорошія стороны его души не согрѣты любовью къ людямъ, являясь простымъ стремленіемъ къ красотѣ, какъ физической, такъ и духовной. Онъ противникъ насилія, жестокости и грубости, потому что это некрасиво, не изящно. А вообще, «пусть міръ погибнетъ, лишь бы остались его геммы и его Эвника (любимая красавица-невольница)».

<sup>\*)</sup> Изд. редакцій журн. «Русская Мысль», переводъ В. М. Лаврова. Цёна 1 р. 50 к. Переводъ хорошъ, снабженъ многочисленными необходимыми примічаніями, изданіе изящное и очень дешевое, принимая во вниманіе вначительный (больше 32 листовъ) размітръ романа.

Во всемъ остальномъ онъ скептикъ и насмѣшникъ. Онъ ничего не отрицаетъ, но и ничему не вѣритъ. Жизнью и смертью онъ играетъ, потому что опасность раздражаетъ его притупившіеся нервы. Онъ не знаетъ страха, дорожитъ свободой, презираетъ тираннію, боится только скуки, и умираетъ красиво, весело, «убаюканъ легкимъ звономъ легкой радости земной», подъ пѣніе радостнаго гимна «Гармодія», прославляющаго смерть за свободу въ борьбѣ противъ тирановъ:

Я подъ въткой мирты скрою, Какъ Гармодій, предъ толпою, Свой свободный мечъ -Какъ въ тѣ дни, когда народу Отдалъ онъ его свободу И былую речь. Но поправъ его невагоды, Ты не умеръ, мужъ свободы, Покидая свътъ: Ты предсталь передъ Зевесомъ, Какъ съ героемъ Ахиллесомъ, Старецъ Діомедъ. Я подъ въткой мирты скрою Острый мечь, какъ предъ толпою, Мужъ Аристогонъ. Вспомнимъ: въ день Панасинеи Паль Гиппархъ и всё злодён, А воскресъ ваконъ!.. Вашей славъ жить въ потомкахь И гремя блистать въ обломкахъ Міровыхъ руинъ: Вы проняили грудь тирану И свободу влили въ рану Страждущихъ Анинъ!..

Таковъ Петроній. Онъ является символомъ «видивидуалистической автичной этики», согласно которой сущность правственнаго заключается въ гармоничномъ развитіи всёхъ сторонъ отдёльной личности, такъ что она стоитъ по отношенію къ виёшнему міру какъ нечто готовое, въ себё совершенное.

Таковъ лучшій представитель умирающаго міра. Рядомъ сънимъ, какъ необходимое его дополненіе, стоитъ Неронъ, въ которомъ сосредоточено, какъ въ фокусъ, все худшее, низменное, жестокое, доведенное до чудовищности, до размѣровъ по истинъ гигантскихъ, потрясающихъ, что заставляетъ христіанъ видѣть въвемъ олицетвореніе апокалипсическаго «звѣря». И,—это должно въ особенности служитъ къ осужденію древняго міра съ его обожаніемъ красоты и поэзіи,—Неронъ, какъ и Петроній, тоже поклон-

никъ красоты. Онъ-артистъ въ душћ, жаждущій только новыхъ, не извъданныхъ ощущений, въ чемъ бы они ни открылись ему, въ какомъ бы ужасномъ видъ ни предстали. Даже чъмъ ужаснъе, тыть лучше, тыть болые всеобъемлющимъ будеть впечатлиніе. Онъ особенно любитъ музыку именно потому, что она приближаетъ его къ этимъ неяснымъ, но ощущаемымъ душою наслажденіямъ. «Видишь ли,-говорить онъ Петронію въ одну изъ минуть артистическаго упоенія, — я во всемъ артистъ, и такъ какъ музыка открываеть передо мною пространства, о существованій которыхъ я не догадывался, страны, которыми я не владею, наслаждение и счастье, какихъ я не испытывалъ, то я и не могу жить обыкновенною жизнью. Музыка говорить мив, что сверхъестественное существуетъ, и вотъ я ищу его со всею силой могущества, которое боги отдали въ мои руки. Иногда мив кажется, что для того, чтобы достигнуть этихъ олимпійскихъ міровъ, нужно сдёлать чтовибудь такое, чего до сихъ поръ ни одинъ человъкъ не дълалъ, нужно превысить человіческій уровень въ добрів или въ злів. Я знаю, люди обвиняють меня въ томъ, что я безумствую. Но я не безумствую, я только ищу, а если и безумствую, то со скуки и отъ злости, что не могу найти. Я ищу, -- понимаешь меня? -- и потому хочу быть больше, чёмъ человёкъ, ибо только такимъ способомъ могу быть великимъ артистомъ... Знаешь ли, что поэтому собственно я осудиль на смерть мать и жену? У врать незнаемаго міра я хотіль принести величайшую жертву, какую только можеть принести человъкъ. Я думалъ, потомъ что-нибудь свершится, разверзнутся какія-нибудь двери, за которыми я увижу что-нибудь неизвъстное. Пусть бы это удивляло или устрапіало человъческое понимание, только было бы необычайно и велико...» И Петроній замічаеть потомъ другу своему Виницію: «Въміднобородомъ (прозвище Нерона) что-то есть».

Вокругъ этихъ центральныхъ фигуръ, символиста эпикуреизма и декадента его, группируется остальной римскій міръ, грубый, жадный къ чувственнымъ наслажденіямъ, чуждый всего возвышеннаго,— словомъ, обреченный гибели не въ силу внёшнихъ условій, а разлагающійся извнутри, рег se. И въ такомъ изображеніи этого міра—коренная ошибка г. Сенкевича и какъ художника, и какъ философа-историка. Здёсь не м'єсто доказывать эту ошибку, зам'єтимъ только, что въ античной этикъ не все свелось къ индивидуалистическому совершенству, что,—какъ доказываетъ Іодль \*),—

<sup>\*) «</sup>Исторія этики въ новой философіи». Фридриха Іодля. Т. І. 1896 г. Изд. Солдатенкова. Ц. 2 р.

у Платона и Аристотеля, затъмъ у Сенеки, «эта черта превращается какъ разъ въ нравственное устроеніе общежитія въ государствѣ», и этическій идеалъ чистой любви, съ которымъ, по представленію г. Сенкевича, выступило только христіанство, уже былъ въ античной культурѣ. Иначе христіанство не совершило бы такъбыстро своего завоеванія, если бы не нашло почвы уже подготовленной...

Въ противоположность этому разлагающемуся міру, г. Сенкевичь выставляеть другой, въ которомъ любовь царить нераздільно, любовь въ самомъ возвышенномъ смыслѣ, самопожертвованіе воимя идеи, не знающее предъловъ. Въ картинахъ, изображающихъ христіанство, есть много трогатольнаго, возвышеннаго и художественнаго. Вездф, гдф г. Сенкевичъ выступаетъ здфсь, какъ художникъ, онъ даетъ рядъ образовъ, прекрасно задуманныхъ и выполненныхъ, особенно въ изображении чувства христіанской массы. Такова, напр., первая картина пропов'єди Цетра въ Рим'є, въ которой чувствуется въяніе Евангелія. Не менте хороша картинаэнтузіазма, охватывающаго христіанъ въ минуту гоненія. Художникъ раскрываетъ предъ читателемъ психологію увлеченія смертьюза идею, увлеченія, непреодолимаго и передающагося, какъ зараза, охватывающаго одного за другимъ, пока, наконецъ, весь міръ не подчиняется ему, такъ что вожди христіанства вынуждены выступить съ сдерживающею проповъдью, убъждать болъе страстныя и прямоливейныя натуры.

Къ сожальнію, у г. Сенкевича есть крупный недостатокъ, — онъ въ душъ, если можно такъ выразиться, мъщанинъ, и это его «мъщанство» накладываетъ отпечатокъ какой-то пошлости на самыя возвышенныя его стремленія. Такъ и въ этомъ романъ дев главныя фигуры, долженствующія изображать побъду новой правды надъ древнимъ міромъ, — Виницій и Лигія, — портятъ впечатлъніе и приняжаютъ именно то, что авторъ хотълъ бы превознести и прославить.

Не смотря на разнообразіе темъ, служащихъ содержаніемъ романовъ г. Сенкевича, персонажи его очень однообразны и совпаденіе между ними доходитъ иногда до смѣшного. Въ данномъ случав его Виницій, квиритъ изъ рода въ родъ и военный трибунъ, это старый знакомый—Кмицицъ изъ романа «Потопъ», буйный шляхтичъ и вояка XVII-го вѣка, рыцарь безъ страха, но съ большимъ упрекомъ. Кмицица смиряетъ и совершенствуетъ любовь къ вѣкоей прекрасной дѣвицѣ, съ одной стороны, съ другой — идея патріотизма, которой онъ посвящаетъ свою жизнь, идея, объявивнаяся въ немъ подъ влівніемъ любви къ упомянутой дѣвицѣ

Исторія Винція— это буквальное повтореніе исторіи Кмицица, только въ новой обстановкъ. Гордый и свиръпый квиритъ, презирающій все, что не принадлежитъ къ римской аристократіи (какъ Кмицицъ—къ шляхтъ), онъ перерождается подъ вліяніемъ любви къ Лигіи—и христіанства, проникающаго въ его душу, благодаря этой любви. Что же касается Лигіи, то и она—тоже старая знакомая— Мариня изъ «Семьи Поланецкихъ». Какъ и послъдняя, Лигія прежде всего, конечно, идеалъ красоты, но какъ и Мариня,— она обладаетъ птичьимъ умомъ, птичьимъ сердцемъ и можетъ только ворковать и пассивно подчиняться.

Любовь-безконечная тема, и было бы странно, если бы такой мастеръ, какъ г. Сенкевичъ, не вывелъ занимательныхъ узоровъ. И надо отдать ему справедливость, мъстами онъ стоитъ на высотъ положенія, благо обстановка дъйствія даеть богатыя краски,--напр., воркованіе влюбленныхъ, прерываемое рычаніемъ львовъ въ виваріяхъ, очень пикантно. Но христіанская идея терпитъ отъ этого большой ущербъ, и этогъ Виницій, сходящій съ ума отъ любви въ то время, когда вся христіанская община горитъ желаніемъ-смертью свид'втельствовать правду своего ученія, - вносить оттынокъ пошлости всюду, куда ни повернется. Петру онъ просто не даетъ прохода, съ Христомъ положительно торгуется, а Лигіи отравляеть и безъ того тяжелое положеніе въ тюрьмъ. Самое христіанство онъ примъщиваетъ кълюбви, какъ нъчто, усиливающее ея прелесть, и жизнь съ Лигіей рисуетъ, какъ идиллію на лонъ Христа. Это бы ничего, если бы авторъ, видимо, не поощрять его, находя все это въ порядкъ вещей, ободряя и одобряя своего героя настолько, что среди общей гибели спасаеть влюбденную парочку и переносить ее въ Сицилію, гдѣ она и успокаивается.

Г. Сенкевичъ, вообще побаивается смерти. Напр., въ «Семьъ Поланецкихъ» Мариня вотъ-вотъ должна умереть, и эта смерть должна раскрыть, наконецъ, герою всю пошлость жизни, которую онъ себъ создалъ. Но нътъ, въ самый тригическій моментъ авторъ выхватываетъ жертву изъ объятій смерти и вручаетъ ее счастливому герою съ благословеніемъ—«плодитесь и множитесь».

То же повторяется и въ новомъ романъ. Кажется, нътъ выхода для героевъ. Авторъ довелъ ихъ до состоянія полной безтълесности, когда все земное теряетъ смыслъ и значеніе. «Оба они невольно, въ мысляхъ и бесъдахъ, даже въ желаніяхъ и надеждахъ все больше отдалялись отъ жизни и теряли сознаніе ея. Оба они были словно люди, которые отплыли на кораблъ отъ материка, потеряли изъ виду берегъ и мало-по-малу погружаются въ без-

конечность. Оба они постепенно преобразовывались въ какихъ-то грустныхъ духовъ, любящихъ другъ друга, любящихъ Христа и готовыхъ удетъть куда-то. Только по временамъ по его сердцу, словно вихрь, пролетало ощущение боли, или, какъ молнія, сверкала надежда, порожденная любовью и върою въ Распятаго Бога. но съ каждымъ днемъ онъ все болбе и болбе отрывался отъ земли и отдавался смерти. Утромъ, когда онъ уходилъ изъ темницы. онъ смотрфиъ на свътъ, на городъ, на знакомыхъ, на жизнь, словно сквозь сонъ. Все казалось ему чуждымъ, отдаленнымъ, ничтожнымъ и скоропреходящимъ. Его перестала поражать даже свиръпость мученій, которыя онъ видъль, -- сквозь нихъ можно пройти въ забытьи, съ глазами, устремленными на что-то другое. А ему и Лигіи начинало казаться, что ихъ уже охватываетъ въчность. Они бестровали о любви, о томъ, какъ будутъ любить другъ друга и жить вмёсть, но уже по ту сторону могилы, и если когда-нибудь ихъ мысль обращалась къ вещамъ земнымъ, то только какъ мысль людей, которые готовятся въ дальнюю дорогу и разговаривають о дорожныхъ приготовленіяхъ. Наконецъ, ихъ окружала такая типіина, которая окружаеть двв колонны, стоящія среди развалинъ и забвенія. Имъ нужно было только то, чтобы Христосъ не разъединилъ ихъ, а когда каждая минута все болъе и болъе утверждала въ нихъ эту увъренность, они возлюбили Его какъ цъпь, которая должна соединить ихъ, какъ безконечное счастье и безконечный покой. Еще на земят они чувствовали, какъ съ нихъ спадаетъ прахъ земли. Ихъ души стали чисты, какъ слеза. Подъ угрозой смерти, среди невзгодъ и страданій, въ смрадной темницы, имъ стало показываться небо, -- Лигія брала его за руку какъ будто она была уже спасенною и святою, и вела къ въчному источнику счастья-къ жизни».

Какая прекрасная страница! Трудно передать лучше экстазъ смерти за идею, и, какъ художникъ, върный истинной красотъ, г. Сенкевичъ долженъ былъ довершить нарисованную имъ картину—смертью героевъ. Ибо какая жизнь мыслима для того, кто пережилъ подобныя минуты? Но въ душъ г. Сенкевича постоянно борются два человъка.

•Zwei Seelen wohnen, ach! in seiner Brust, Die eine will sich von der andern trennen; Die eine hält in derber Liebeslust Sich an die Welt mit klammernden Organen, Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust Zu den Gefilden hoher Ahnen» \*).

<sup>\*)</sup> Двъ души, акъ! живутъ въ его груди, и одна стремится отдълиться отъ другой; одна, въ жалкой жаждъ живни, судорожно цъпляется за этотъ

Художникъ въ немъ постоянно борется съ буржуа, «то сей, то оный на бокъ гнется», и, въ большинствъ случаевъ, буржуа одолъваетъ. Огромный талантъ данъ судьбою г. Сенкевичу, но онъ— лучшій примъръ безсилія и безплодія таланта, если въ наши дни послъдній не обвъянъ живительнымъ духомъ демократизма. Жалкая идиллія, заканчинающая романъ Виниція и Лигіи, разрушаетъ тотъ апоееозъ христіанства, который замыслилъ художникъ.

Есть и еще одно качество г. Сенкевича, -- качество, сильно портящее этотъ романъ. Г. Сенкевичъ выступаетъ въ немъ не столько христіаниномъ, сколько правовърнымъ католикомъ. Его апостолъ Петръ-не только апостоль, рыбакъ, «уловляющій души», --онъ для г. Сенкевича предтеча папства. Романъ заканчивается легендой о томъ, какъ Петръ, объятый ужасомъ при видъ гоненій, боясь, чтобы не погибла съ нимъ завъщанная ему Христомъ проповъдь новаго ученія, бъжить изъ Рима. По дорогь его встрычаеть Христосъ и на вопросъ Петра: «Камо грядеши, Господи?» - отвъчаетъ: «Если ты оставилъ Мой народъ, то Я иду въ Римъ, чтобы паки Меня распяли». Апостоль возвращается тогда назадь, устыдившись своего маловтрія, и съ новымъ рвеніемъ продолжаеть уловленіе душть. Усердье его даеть результаты, превосходящіе всв ожиданія. «И Петръ поняль, что ни цезарь, ни всѣ его легіоны не осилять живой правды, что ее не зальють ни слезы, ни кровь, и что только теперь начинается ея торжество. Онъ понялъ, почему Господь возвратиль его съ дороги: городъ преступленій, гордости, разврата и безпримърнаго могущества начиналъ быть Его городомъ, двойною столицей, которая должна управлять встмъ міромъ, какъ тълами, такъ и душами».

Въ минуту смерти апостолъ выступаетъ у г. Сенкевича совсъмъ, какъ папа, и даже размышляетъ не какъ смиреннъйшій изъ учениковъ Христа, а скоръе какъ какой - нибудь Гильдебрандъ или Инокентій III. «Петръ, окруженный солдатами, смотрълъ на городъ такъ, какъ владыка и царь смотритъ на свое наслъдіе. И онъ говорилъ ему: «Ты искупленъ и ты мой». И никто, не только среди солдатъ, роющихъ яму, но даже среди христіанъ, не съумълъ оггадать, что среди нихъ дъйствительно стоитъ истинный владыка этого теченія, что не станетъ цезарей, протекутъ волны варваровъ, минуютъ въка, а этотъ старецъ будетъ безпрерывно царствовать здъсь. Солнце все больше склонялось къ Остіи огромнымъ, краснымъ шаромъ. Вся западная часть неба загорълась яркимъ

свътъ, другая, могучимъ взмахомъ, возносится отъ праха къ пажитямъ высокихъ предковъ. «Фаустъ», ч. І.

пламенемъ. Солдаты приблизились къ Петру, чтобы обнажить его. Но онъ вдругъ выпрямился и высоко воздѣлъ правую руку. Палачи остановились, какъ будто испуганные, вѣрные затаили дыханіе въ груди, думая, что Петръ хочетъ сказать что-то. Наступила ничѣмъ ненарушимая тишина. А Петръ, стоя на возвышенности, сдѣлалъ крестное знаменіе, давая благословеніе въ минуту смерти: Urbi et orbi!» Влагая въ уста Петра эту обычную формулу, въ которой папы посылаютъ міру свои велѣнія, г. Сенкевичъ попираетъ ногами историческую перспективу. Его ортодоксальное сердце вѣрнаго сына «единой и нераздѣльной католической перкви» трепещетъ отъ восторга, но идея христіанства теряетъ то, что дѣйствительно она внесла новаго — свободу, равенство и братство. Именно въ описываемую имъ эпоху эта идея преобладала надъ всѣмъ и этимъ покорила міръ, а никакъ не посягательствомъ на его «тѣло и душу».

Но возвеличение идеи папства г. Сенкевичу дороже правды, и онъ постоянно приходить къ этому. Напр., Неронъ при вываді: изъ Рима встръчается съ Петромъ, и опять грудь правовърнаго католика вздымается отъ гордости въ предвидъніи грядущей славы папства: «Въ эту-то минуту взглядъ его осгановился на стоящемъ на камит апостолт. Одно мгновение эти люди смотрели другъ на друга, -- и никому ни изъ этой блестящей свиты, ни изъ неисчислимой толпы не пришло въ голову, что теперь смотрятъ другъ на друга два властелина земли, изъкоторыхъ одинъ вскоръ пройдетъ, какъ кровавый сонъ, а другой — старецъ, облеченный бълной лацерной, завладъетъ всъмъ этимъ городомъ и міромъ». Г. Сенкевича какъ будто огорчаетъ такая недогандивость толпы. но въ интересахъ будущаго «владыки міра» это было положительно необходимостью. Догадайся кто тогда объ этомъ грядущемъ на смену пезаризма новомъ владычестве, и врядь ли міръ узрёль бы «намъстника Петра» въ тройной тіаръ, посылающаго толпъ свое «Urbi et orbi».

Въ античномъ мірѣ была тоска не по новомъ рабствѣ, о которомъ мечтаетъ г. Сенкевичъ, — и этого-то настроенія онъ не съумѣлъ выразить въ романѣ, потому что оно чуждо его душѣ...

## РАЗНЫЯ РАЗНОСТИ.

### На родинъ.

Введеніе всеобщаго образованія і въ Московской губерніи. Только-что истекіпая чрезвычайная сессія московскаго губернскаго земскаго собранія ознаменовалась важнымъ цоста новленіемъ по народному образованію: въ засъданіи 9-го апръля земское собраніе постановило, по словамъ «Рус Въд.». «приступить въ немедленному осуществленію такой школьной сти, которая обезпечила бы всему населенію губерній возможность получить школьное образованіе», другими слоземство ръшило немедленно приступить ко введенію всеобщаго обученія въ Московской губ.

Вопросы народнаго образованія постоянно привлекали къ себъ вниманіе московскаго земства. Уже прошломъ, 1895 г. въ губернскомъ земскомъ собраніи «разсматривался докладъ особаго совъщанія по вопросамъ народнаго образованія, выработавшаго проектъ новой съти училищъ въ Московской губерніи съ цълію савлать начальное обучение доступнымъ для всего населенія. Совъщаніе намътило къ открытію рядъ новыхъ нормальныхъ школъ для районовъ съ трехверстнымъ радіусомъ, причемъ на школу должно приходиться не менве 150 дворовъ, и рядъ филіальныхъ отдъленій нормальныхъ школь. Филіальныя отдівленія, или земскія шко лы второго разряда, проектировались какъ параллельные классы нормаль-

наго земскаго училища, съ меньшимъ содержаніемъ и съ преподавателями, состоящими, вромъ лицъ, имъющихъ право преподаванія, также изъ окончившихъ успъшно курсъ земской школы и получившихъ спеціальную подготовку подъ руководствомъ учителя земской школы».

Губернское собраніе постановило передать проекть на разсмотрвніе уъздныхъ вемскихъ собраній. Въ громадномъ большинствъ убадовъ основныя положенія проекта губернской управы не встрътили возраженій; не соглашались только съ нъкоторыми частностями его и въ особенности съ финансовыми предположеніями управы. Губернская управа нъсколько видоизмънила первоначальный проекть и представила на утверждение земскаго собранія слідующія положенія: «Широкое распространение грамотности въ населеніи и удовлетвореніе твхъ потребностей, которыя ярко намѣчаются въ настоящее время, достигается, вопервыхъ, открытіемъ новыхъ школъ въ дополнение къ существующимъ уже училищамъ, и, во-вторыхъ, такимъ размъщениемъ всъхъ училищъ въ каждомъ увадв, которое двлало бы школы въ увздъ доступными, по возможности, всей массъ населенія. Такъ какъ всъ произведенныя въ губерніи изслівдованія подтверждають, что действіе каждой школы простираются на тъ селенія, которыя находятся отъ нея не болже трехъ верстъ, на болже же далекомъ разстояніи населеніе уже съ трудомъ можетъ пользоваться училищемъ, то, въ цёляхъ сдёлать обученіе дётей доступнымъ для всего населенія, слёдуетъ установить, что новые школьные районы не должны, по возможности, превышать радіуса въ три версты и что до этого же размёра должны быть доводимы постепенно районы нынё существующихъ училищъ, имёющихъ большій районъ».

исолш вку смонойва сминаквидоН съ полнымъ содержаніемъ должно быть признано, впредь до указанія опыта, число дворовъ не ниже 120, для школы съ уменьшеннымъ содержаніемъ-отъ 60 до 120 дворовъ, и. наконецъ, районы еъ числомъ дворовъ менъе 60 должны быть исключены изъ числа самостоятельныхъ школьныхъ районовъ. Чтобы сделать начальное обучение доступнымъ для встхъ дтей школьнаго возраста, по вычисленіямъ управы, требуется устройство новыхъ 277 училищъ, содержаніе которыхъ обойдется ежегодно въ 127.740 р. Откуда же взять эти деньги? Въпрошлогоднемъпроектв управы предполагалось распредвлить равномърно по всей губерній доходы, которые получаются съ обложенія фабрикъ и другихъ промышленныхъ заведеній. Эти доходы являются крупной величиной въ бюджет в московскаго земства, которое, благодаря имъ, является однимъ изъ самыхъ богатыхъ русскихъ земствъ. Но этотъ проектъ встрътилъ противодъйствіе со стороны увзаныхъ земствъ, и поэтому губериская управа отказалась отъ него и предложила пополнить недостающую сумму на устройство проектируемой съти училищъ изъ средствъ губернскаго земства. Въ настоящее время расходы на содержание школъ въ Московской губ. слагаются изъ трехъ категорій: 1) хозяйственные расходы на наемъ сторожа, отопление,

освъщеніе, страховку и ремонтъ зданій, отправляемые въ большинствъ уъздовъ подушнымъ сборомъ съ крестьянъ; 2) расходы уъздныхъ земствъ на жалованье учителю и законоучителю и на учебныя принадлежности и 3) губернскія приплаты къ жалованью пе дагогическаго персонала.

Эти три категоріи расходовъ должны сохраниться и во вновь открываемой съти школъ, причемъ губернская управа опредъляетъ норму расходовъ, обязательную для всякой благоустроенной школы. Такая норма должна быть, по митнію управы, установлена въ размъръ 360 р. на школу по слъдующему разсчету: 240 р. — жалованье учителю, 60 р. - законоучителю, 50 руб. на учебныя принадлежности и 10 руб. на мелкіе расходы. Расходы на школы съ числомъ учениковъ менъе 40 намъчены въ размъръ 300 р., по разсчету: 200 руб. жалованье учителю, 50 р. законоучителю и 50 р. на учебныя принадлежности и др. мелкіе расходы. Губериская приплата учителямъ и за--коноучителямъ на школы этого разряда не распространяется. Если принять эти основанія, то весь расходъ на содержание проектируемой съти училищъ со стороны губерисваго и увзяныхъ земствъ выразится на 277 училищъ въ 127.740 р., изъ нихъ 94.260 руб. увзаныхъ земствъ и 33.480 р. губернскаго земства. Губериская управа полагаеть, что тёмъ мъстностямъ, которыя, вследствіе высоваго напряженія платежной способности населенія, не могутъ своими средствами осуществить общедоступность начальнаго обученія, губернское земство обязано прияти въ этомъ дълъ на помощь.

Предложенія управы были приняты земскимъ собраніемъ и, такимъ образомъ, введеніе всеобщаго обученія въ Московской губ. можетъ считаться дъломъ ближайшаго будущаго.

Остановимся теперь на нъкоторыхъ

особенностяхъ московскаго проекта, на которыя указывается въ «Руск. Въд.». Прежде всето, вопреки примъру нъкоторыхъ другихъ земствъ и вопреви отдъльнымъ заявленіямъ, дълавшимся даже спеціалистами, московская школьная съть составляется не только для мальчиковъ, но и для всвхъ девочекъ. Стремление девочекъ въ школу замътно усиливается даже при теперешнихъ условіяхъ, а съ правильнымъ размъщеніемъ училищъ по опредъленнымъ районамъ пно должно будеть еще возрости, такъ какъ разстояніе отъ школы особенно вліяетъ именно на посъщение ся дъвочками. Вторая особенность московскаго плана заключается въ томъ, что въ немъ отвергнута мысль, на которой сначала останавливалась и московская управа и которая неръдко повторяется теперь во многихъ земскихъ локладахъ, -- мысль о земскихъ подшколкахъ съ неполнымъ курсомъ, съ учителями безъ педагогической подготовви, получившими лишь начальное образованіе. Согласно указанію, сдъ ланному тремя увздными земствами, московскій проекть въ своей окончательной редакціи отказался отъ такихъ школокъ съ пониженными требованіями, что и принято постановленіемъ собранія. Витсто этихъ подшколокъ предположонъ болъе дешевый типъ обычной земской школы для менъе населенныхъ районовъ. Наконецъ, нельзя не признать правильнымъ и отношение московскаго губернскаго земскаго собранія къ вопросу объ обязательности обученія.

Управа высказалась следующимъ образомъ по этому вопросу:

«Установленіе обязательности обучентя для дттей опредъленнаго икольнаго возраста въ йосковской губерніи представляется невозможнымь по незначительному количеству существующихь школь и, какь всякая принудительная мыра, нежелательнымь, тьмь бо-

лъе, что необходимость его не вызывается условіями губерніи».

Но земское собраніе не утвердило этой редакціи и признало только обсужденіе вопроса объ обязательности обученія «несвоевременнымъ».

Постановленіе губернскаго земства было встрвчено общимъ сочувствіемъ. Какъ сообщають «Руск. Въд.», въ слъдующемъ засъданіи земскаго собранія, состоявшемся на другой день, клинскій убадный предводитель дворянства кн. Г. Г. Гагаринъ довелъ до свъдънія гласныхъ, что В. А. Морозова, учредившая уже въ теченіе четырехъ последнихъ леть въ Клинскомъ увзяв три народныхъ школы, теперь, узнавъ о ръшеніи губернскаго земства сдълать начальное образованіе общедоступнымъ, выражаетъ желаніе вести начатое ею дъло дальше и содъйствовать земству въ устройствъ училищъ въ такихъ мъстахъ Клинскаго убзда, гдф земство встрътитъ затрудненія къ открытію школъ. Послъ этого заявленія кн. А. Л. Ливенъ обратился къ собранію съ краткой ръчью, въ которой высказаль, что объщаніє такой помощи въ дълъ распространеніи народнаго образованія въ Клинскомъ убзде должно обратить на себя особенное внимание губерискаго земскаго собранія, такъ какъ оно является починомъ въ средъ частныхъ лицъ приходить на помощь губернскому земству въ осуществлении его плана всеобщаго обученія. Можно надъяться, что примъръ г-жи Морозовой не останется безъ подражанія. Предсъдатель губериской земской управы Л. Н. Шиповъ, въ свою очередь. высказаль, что объщанная помощь въ дълъ устройства народныхъ школъ, хотя и въ одномъ убздв, имветь значеніе для всего земства. Вчера только состоялось постановление земскаго собранія, ръшившаго сдълать начальное образование общедоступнымъ, а сегодня уже дълается заявление со стороны частнаго лица объ его же-

лавіи оказать свое содъйствіе въ этомъ стремленіи земства. Не разъ говорилось, что необходимость всеобщаго обученія вошла въ общественное сознаніе. Удовлетвореніе встми сознаваемой потребности широкаго распространенія народнаго образованія, для всъхъ доступнаго, возможно только при общественной самодъятельности, если всъ общественныя силы соединятся въ одномъ направленіи-сдълать начальное обучение всеобщимъ. Затъмъ Д. Н. Шиповъ, высказалъ надежду, что въ Московской губерніи найдется много лицъ, которыя послъдуютъ примъру г-жи Морозовой, предложилъ выразить ей глубокую признательность. Собраніе приняло это предложение.

Объякучиваніе русскихъ поселенцевъ. Въ «Якутинскихъ Областныхъ Въдомостяхъ» помъщено интересное описаніе двухъ русскихъ цоселеній, жители которыхъ, по словамъ газеты, совершенно утратили свою національность: «Оба селенія составляють одно крестьянское общество съ населениемъ 545 душъ обоего пола. Крестьяне перваго изъ нихъ объякутились, языкъ, одежда, привычки амгинца, при бъг ломъ, по крайней мъръ, наблюденіи, ничћић не отличають его отъякута. Ла и самъ амгинецъ на вопросъ: ты русскій?--отвъчаеть: «сохъ, багыный» (т. е. пашенный). Только черты лица, несмотря на брачное во многихъ покольніяхъ смьшеніе амгинцевъ съ якутами, сохраняють преобладающій характеръ европейскаго типа. Встръчаются чисто русскія лица-голубоглазыя, съ свътлою довольно густою растительностью бороды и усовъ. Убъдившись, что этотъ русскій мужикъ почти ни слова не говоритъ по-русски, испытываешь невольное чувство изумленія».

По словамъ газеты, Амгинская сл.одно изъ самыхъ древнихъ русскихъ

данію, оно основано водьными выходцами, прибывшими по ръкъ Амгъ на плотахъ лътъ 200 тому назадъ. Пришельцы сдёлали пробный посёвъ хлёба, давшій баснословный урожай, что и побудило ихъ здъсь основаться. Весьма въроятно, что колонисты давали не мало поводовъ въ непріязненному къ себъ отношенію инородцевъ, такъ какъ, по тому же преданію, последніе многократно жаловались воеводамъ на утъсненія и обиды со стороны русскихъ пришельцевъ и въ концъ концовъ посредствомъ богатыхъ подарковъ добились распоряженія о выселеніи ихъ съ самовольно занятыхъ ими инородческихъ земель. Благодаря, будто бы, этому распоряженію, а върнъе - вслъдствіе враждебныхъ дъйстій якутовъ, русскіе люди ушли отсюда, остались только поладившіе съ якутами три-четыре семьи, которымъ удалось потомъ заполучить легализацію своего окончательнаго здёсь водворенія, оть какого-то провзжавшаго сановнаго лица. Оставшіеся поселенцы занялись клібопашествомъ и выращивали огородныя овощи съ такимъ успъхомъ, что сановный господинъ пришелъ въ восхищеніе отъ размъровъ поднесенныхъ ему вилковъ капусты и решиль заселить Амгу россійскими людьми. Въ концъ прешлаго столътія, съ цълью водворить здёсь земледёліе, действительно были переселены на Амгу нъсколько крестьянскихъ семействъ. Но дальнъйшій рость слободы происходилъ преимущественно, если не исключительно, на счетъ ссыльныхъ людей, обыкновенно холостыхъ, а потому брачныя связи съ инородцами являлись неизбъжною необходимостью. Это обстоятельство, съ одной стороны, и полное разобщение съ роднымъ племенемъ --- съ другой и послужили нричиною объякученія ближайшихъ же покольній амгинскихъ поселенцевъ.

По словамъ газеты, въ настоящее поселеній въ Якутской обл. llo пре- время приходится думать уже не объ обрусеній якутовъ, а объ разъякучиваніи русскихъ. Къ этому факту въ Якутскъ принято относиться, какъ въ какому то преступленію, совершенному амгинцами противъ своей національности. Если ужъ туть искать виновныхъ, то таковыми скорте окажутся сами же обвинители, а никакъ не обвиняемые. До 1871 года въ Амгинской слободъ не было школы, но и съ тъхъ поръ школьная дъятельность не разъ прерывалась на продолжительное время. Только за послъдніе годы, школа поставлена болъе или менъе сносно: дъти выучиваются, по крайней мъръ, чтенію и письму; составлена маленькая библіотечка изъ книжекъ для народнаго чтенія, и учительница прилагаетъ стараніе, чтобы книжки не лежали втунъ въ шкафу. Это и есть правильное начало къ разъякучиванію русскихъ людей. Объякучение амгинцевъ, какъ уже замъчено выше, не -ыск отондод окотарту котованинарто ка, оно означаетъ вмъсть съ темъ и усвоение всего внутренняго содержанія и вскур вижшнихъ проявленій якутской жизни.

Крестьянскій журналъ. Въ апръльскомъ засъданіи Кіевскаго Общества грамотности обсуждался вопросъ о необходимости изданія газеты для народа. Секретарь общества Я. П. Мишинъ прочелъ обстоятельный докладъ, посвященный историческому очерку періодическихъ изданій для народа. Въ доказательство того, что подобныя изданія пользуются народнымъ сочувствіемъ, секретарь сослался на опыть А. И. Косича, преобразовавшаго неоффиціальный отдълъ «Саратовскихъ Губ. Бъд.» въ народную газету. Симпатіи, которыми пользовалась послъдняя, проявились въ массъ корреспонденцій, получаемыхъ редакціей газеты. Наконецъ, о томъже говорить широкое распространеніе «Сельскаго Въстника» въ крестьянской средъ. | шина была приложена приблизитель-

Съ другой стороны, издавать народную газету довольно рискованно въ смыслё матеріальныхъ затрать, пути ея распространенія недостаточно изслёдованы, а контингенть будущихъ читателей не привыкъ къ систематическому чтенію.

Докладчикъ сообщилъ крайне любопытныя данныя о распространенности періодическихъ изданій въ деревив. Такъ, напримъръ, по свъдъніямъ московскаго статистическаго отдъла, крестьяне Московской губерніи выписывали въ теченіе года до 300 различныхъ изданій, крестьяне Новгородской губерній до 120, а служащіе на одномъ заводъ-100 экземпляровъ «Нивы». Что же касается спеціально-народныхъ періодическихъ изданій, то они стали выходить въ началъ 60-хъ годовъ. Въ 1863 г. появились: «Воскресный Досугь», «Мірское Слово» и «Народная Газета». Всъ три газеты, имъя широкую и пеструю программу, заключали въ себъ популярно-научныя бесёды, поученія на евангельскія темы, наставленія по различнымъ отраслямъ знанія и поэтическія упражненія весьма невысокаго достоинства. Среди последующихъ народныхъ изданій обращаетъ на себя вниманіе «Другъ Народа», издававшійся А. О. Андріяшевымъ. Газета была предназначена для Юго-Западнаго края, носила мъстный колорить и, по словамъ докладчика, часто мъняла свою физіономію; къ числу другихъ народныхъ изданій принадлежала «Ремесл. Газ.» Савича въ Москвъ. Наконецъ, во время русскотурецкой войны существовало одно народное изданіе, которое въ низшихъ классахъ населенія пользовалось огромною популярностью, хотя, по мивнію «Отечественныхъ Записовъ», носило грязный, циническій характеръ. Въ настоящее время въ распоряжени народа имъется одинъ лишь «Сельскій Въстникъ». При докладъ Я. П. Миная смёта расходовъ по изданію народныхъ газеть. Райономъ распространенія газеты будуть, вёроятно, служить не только губерніи Юго-Западнаго края, но и Черниговская, Полтавская, Харьковская и друг.

Докладъ г-на Мишина вызвалъ оживленныя пренія. Нікоторые члены находили, что, вмісто газеты, слівдуеть издавать ежемісячный журналь, другіе указывали на трудности изданія періодическаго органа для народа при современныхъ условіяхъ. Тімть не менте, когда предстатель А. И. Косичь постановиль на баллотировку вопросъ: слідуеть ли Кіевскому Обществу грамотности издавать народный органь, то вопрось быль почти единогласно рімень въ утвердительномь смыслів.

Пока интеллигенція смотрить и разсуждаеть о желательности народнаго органа, народъ своими средствами уже работаетъ надъ созданіемъ такихъ органовъ. Вотъ, напр., что сообщается въ кіевской газетъ «Жизнь и Иск.», въ корреспонденціи изъсела Соловьевки, Радомысльскаго увзда: «Грамотность въ нашемъ сель съ давняго времени свила себъ прочное гижздо. Начало грамотности относится у насъ къ пятидесятымъ годамъ, когда одинъ изъ грамотныхъ крестьянъ, по имени Иванъ Устимчукъ, занялся обученіемъ мъстныхъ крестеянскихъ дътей Школа Устимчука помъщалась въ доминикъ, принадлежавшемъ мъстному привщику. Подъ руководствоиъ Устимчука, благодаря его усердію къ дълу просвъщенія, грамоть научилось не мало мальчиковъ, которые впоследстіи заняли мъста учителей теперешнихъ церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты. Питомцы Соловьевской школы есть и въ значительныхъ должностяхъ: такъ, Павелъ Савченко состоитъ въ должности смотрителя Звенигородскаго убзднаго училища. Наконецъ, изъ соловьевскихъ грамотеевъ есть и литераторъ-крестьянинъ Иванъ Сав-

ченко, сотрудничающій въ различныхъ періодическихъ изданіяхъ. Однимъ словомъ, въ Соловьевкъ мало найдется такихъ хатъ, въ которыхъ бы не было грамотныхъ. Въ Соловьевкъ, наконецъ, появилась и рукописная юмористическо-сатирическая литература на всякія мъстныя злобы дня. Литература эта появляется въ видъ «летучихъ листковъ» съ каррикатурами, раскрашенными въ нъсколько красокъ. Такъ, недавно появился листокъ, озаглавленный «Соловьевская Стрекоза». На страницъ помъщена каррикатура «на кабатчиковъ», съ надписью «съ новымъ годомъ!» Каррикатура эта представляетъ брюхатаго стриженнаго хохла въ сюртукъ. Въ правой рукъ онъ держить «капшукъ», наполненный деньгами, лѣвою же отворяетъ двери корчмы, на коихъ написано: «придите ко мит вст оглашенные воры, обирающіе кладовыя и коморы; придите конокрады, кишащіе здёсь, какъ гады, придите пьяницы — лънивцы и всъ мірскіе кровопивцы. Всвиъ поднесу здъсь сивуху вонючую, а вы насыплете миъденегъ кучу! На эти денежки куплю имъніе, рысаки,—эй! Спъшите сюда всв дураки!».. Одинъ изъ этихъ дураковъ представленъ дежащимъ безъ чувствъ возлъ кабацкой стойки. За стойкой виднъется бочка, на которой выставлена цифра кръпости продаваемой сивухи 39. За бочкою стоитъ самъ «хозяинъ кабацкаго зла», мордастый чортъ съ рогами и тоненькими усиками; въ правой лапъ чортъ держитъ полуведерную мъру корчемную, а въ львой крюкъ жельзный, на подобіе пожарнаго; крюкомъ этимъ здъсь на землъ чортъ притягиваетъ пьяницъ въ корчму, а когда душа пьяницы окажется настолько насыщенною спиртомъ, что въчно можеть горъть въ адской гееннь, то этимъ самымъ крюкомъ чортъ извлекаетъ душу изъ тъла. пьяницы и относить по принадлежности кь первому винокуру. Следую-

щія двъ странсцы «Соловьевской Стрекозы» украшены каррикатурами «на бывшаго сельскаго старосту, удаленнаго съ должности за растрату 238 рублей 40 к.». На первой изънихъ староста представленъ въ видъ вареника, сплюснутаго въ макитръ. «Вареникъ» стоить возлъ сельской управы и, вмъсто рыбки въ мутной водъ, ловитъ дубовые столбы... Далъе слъдуетъ каррикатура на конокрадовъ».

Семеновскіе кустари. Въ «Нижегор. Листкъ» помъщенъ любопытный очеркъ земскаго статистика, г-на Ахиллова, о кустарныхъ промыслахъ Семеновскаго увзда. Г-нъ Ахилловъ слвдующимъ образомъ характеризуетъ современное положение кустаря: въ далекомъ прошломъ, въ непосредственной связи съ землей, возникаетъ первая кустарная единица. Пока кустарь является единственнымъ представителемъ въ своей деревив того или другого, такъ или иначе усвоеннаго имъ промысла, онъ работаетъ по заказу ивстнаго же потребителя. Но тъ же факторы, которые создали первую кустарную единицу, быстро выдвигаютъ ей и кункуррентовъ. Промысель охватываеть сначала всю данную деревню, а затъмъ всю данную «округу». Прежняя опредъленность сбыта по заказу исчезаеть и на сцену являются «кръпостные хозяева», варающіе и милующіе подневольнаго кустаря и регудирующіе такъ или вначе все данное производство.

Вустарь и «хозяинъ»—это двъ непрестачно, но далеко, конечно, не съ одинаковымъ успъхомъ воюющія стороны.

Условія жизни и труда, создаваетакимъ положениемъ вещей, чрезвычайно неблагопріятны для кустаря. Вотъ какъ описываетъ г-нъ Ахилловъ «работню» кустарей — валяльщиковъ, выдълывающихъ обувь.

ствиъ ея высокіе, до пояса, широкіе прилавки. Слъва отъ двери и прямо противъ нея три голыхъ взрослыхъ работника; все, чъмъ «гръхъ на нихъ прикрыть» -- это короткія, болтающіяся на бедрахъ не то фартуки, не то юбки изъ грубаго грязнаго холста. Передъ каждымъ изъ рабочихъ: плетеный коробъ (на полу) съ шерстью, очищенной уже одной изъ механическихъ шерстобитенъ на р. Линдъ; подвъшенная къ стънъ «ръшетка», на воторой взбивается очищенная уже шарсть, и висящій надъ рішетвой «лучекъ», нъчто въ родъ громаднаго, до  $1^{1/2}$  — 2-хъ арш. длиной, смычка. Под--дот огуду от алуук на пубую толстую струну къ накиданной на ръшеткъ шерсти, кустарь ударяеть деревянной «катеринкой» по струнъ и, силою ся колебанія, вабиваеть шерсть, какъ нъжный пухъ. Взбитая такимъ образомъ шерсть раскладывается равнымъ слоемъ на широкомъ холств, взбрызгивается водою изъ стоящей туть же грязной бутылки и катается въ этомъ холств до плотности мягкаго пока войлока. Носящаяся въ душной работъ пыль покрываетъ слоемъ голое тьло катальщика, забивается въ его волосы, дълаетъ ихъ какъ бы напудренными, въ носъ, въ ротъ, въ горло и вызываеть одышку. Особенно дъйствуеть на здоровье катальщика работа (подъ Боромъ) изъ «коровины», неръдко поступающей кустарю съ известью, остающейся на шерсти при соскабливании ея въ кожевенномъ еще производствъ. Хотя купоросъ «всякъ дрянь сволакиваетъ», а ярмарка «всякъ товаръ выдуватъ», но моментъ скатыванія въ стелечномь, по преимуществу потребляющемъ, кажется, эту шерсть производствъ, не легко отзывается на легкихъ катальщика».

Сами кустари относятся въ своей работъ съ полною безнадежностью. Если спросить кустаря, какъ отзывается работа на его здоровью, онъ «Низкая полутенная изба. Вдоль отвътить въ первый моменть: что

работа «ничего — не ломова», что отъ этой работы, «какъ хошь, не помрешь». Немного спустя онъ уже прибавляеть въ сказанному, кавъ бы нехотя, что «перемотался народъ, тощой, а бродить до 60-ти лъть, не помирать». Заинтересовавшись, наконецъ, и самъ этимъ празднымъ для него вопросомъ, кустарь уже прямо заявляетъ, что «все жми, да дави сапогъ, — ночи не спишь отъ усилія, да оть ломоты»; что послѣ каждаго перерыва въ промыслъ во время полевыхъ работь, обвариваемыя киняткомъ и стираемыя до живого мяса ладони «пенками стоять», что сначала съ нихъ «чешуя слезать» и что лишь «по привычай руки прытко терпять», а кто не стирываль, у кого ладонь «тоненькая», тому «не стерпвть бы»; что «наводятся руви въ теплъ, такъ для стужи въ варегахъ на волъ не терпятъ» и т. п.

Всли вы поинтересуетесь узнать отъ самого же кустаря, что нужно для того, чтобы выйти ему изъ этой «каторги», онъ скажетъ вамъ только, что «мы и сами не знаемъ», что они «съ измальства заучены, какъ собаки», и фаталистически прибавить въ свазанному, что «Господь даль работусамъ шайтанъ не отыметь».

И за такую работу онъ получаетъ отъ «хозяина» 2-2 руб. 50 коп. въ недълю. Принимая рабочій день съ 12 час. ночи до 7 часовъ вечера (за вычетомъ отдыха) въ 14-16 часовъ, мы найдемъ, что въ валеномъ производствъ кустарь получаеть отъ  $2^{1/2}$ по 3 коп. за часъ.

Не лучше обстоять дела и у другой группы кустарей Семеновскаго уъздау гвоздарей, населяющихътотъ уголокъ увзда, который, назызается, Красною Раменью: г-нъ Ахилловъ следующимъ образомъ описываетъ кустарныя кузни, габ производится работа.

«Это ловольно просторный рубленый изъ 3-вершковой «лъсины» и сильно

отъ ведущихъ въ него двухстворчатыхъ дверей съ битыми стевлами. залатанными кусками грязноватаго крашеннаго желвза, два горна изъ кирпичной владки съ вытяжными желъзными раструбами. Передъ каждымъ горномъ очень несложная наковальня; передъ каждой наковальней по взрослому работнику и по паръдътей 10-12 ти-лътняго возраста. Эго «полъ третья» — полная рабочая сила—«мастеръ» и два молотобойца. Потныя, грязныя лица всёхъ ихъ посятъ отпечатокъ безусловной изможденности. Оголенныя висящей клочьями рубали «безрукавки» руки, несмотря на постоянную мускульную работу, тонки и дрябды, какъ у женщины. «Какъ не болъть, весь болишь, руки просто не подымаются», говорять гвоздари, нисколько не удивіяясь своей физической слабости».

Опасность гвоздарной работы заключастся въ томъ что раскаленному до красна жельзу стоить только «плеснуть» длинной искрой своей въ сторону и «глазъ готовъ». Поврежденный глазь у однихъ «вытекатъ на вовсе», у другихъ «пострадатъ, пострадатъ мъсяца два-три и пройдетъ». А «мало-ли такихъ по «Красной Рамени» у кого отъ этой работы и ни одного ужъ глаза нътъ». «Мало-ли и такихъ, что, не доживъ «въку, помираютъ» отъ ранняго и быстраго истошенія силъ».

И при всей этой работь размырь заработка кустарей держится около 1 р. 65 к.—1 р. 70 к., а исключивъ расходъ на уголь, — 1 р. 15 к. — 1 р. 20 к. въ недълю, другими словами  $1^2/3 - 2$  K. By 48C's.

Ревнители просвъщенія. Привъромъ черезчуръ ревностнаго просвътителя народа можеть сулжить камышинскій земскій начальникъ, г-нъ Жеденевъ, о дъятельности котораго мы уже говорили въ прошлой книгъ закоптълый сарай. Направо и налъво | «Міра Божьяго», и который заставилъ много говорить о себъ послъднее время, потому что явился съ револьверомъ въ редакцію «Недъли» и выстрвлиль въ г-на Меньшикова, въ отмшение за напечатание о немъ неблагопріятной корреспонденціи.

Этотъ выстрвлъ достойно заверпилъ собою всю двятельность г на Желенева, представляющаго любопытный типъ «общественнаго дъятеля». По словамъ саратовскаго корреспонвъ бесъдахъ съ нимъ не разъ высказываль взглядь, что народь надо благодътельствовать сверху, не спрашивая его, желаеть онъ этого, или нътъ. Самъ народъ не знаетъ, что для него лучше; это знаетъ только интеллигенція, къ каковой г. Жеденевъ причислилъ и себя. И «интеллигенція» обязана всеми имфющимися въ ея рукахъ мърами благодътельствовать народъ. Если же онъ сопротивляется, надо его заставить-потомъ онъ пойметъ, что это было.

И вотъ г-нъ Жеденевъ, пользуясь своею властью, началь насаждать культуру въ своемъ участив за счетъ, конечно, «благодътельствуемаго» на-

Одинъ сиротскій пріють въ Красномъ-Яру стоилъ десятки тысячъ рублей, а кромъ него г. Жеденевъ завелъ пожарную команду, которая обходится обществу около трехъ тысячъ рублей въ годъ, завелъ общественную виноторговлю, доходы съ которой употребляются начальствомъ не на то, на что хочетъ общество, и пр., и пр.

Слъдующая корреспонденція «Самарской Газеты» изъ села Лопуховки, Камышинскаго увзда, можеть служить иллюстраціей того, какъ относятся крестьяне къ просвътительнымъ мъропріятіямъ бывшаго господина земскато начальника:

«10-го марта въ селъ Лопуховкъ состоялся давно ожидаемый крестьянами сельскій сходъ. По мотивамъ, извъстнымъ только сельской адми-

нистраціи, созывъ схода со времени отъбзда земскаго начальника г. Жеденева (въ концъ ноября 1895 г.) упорно откладывался. Не смотря на полнъйшее разстройство общественнаго хозяйства, крестьяне, при всей своей нуждъ и вопіющей потребности. не имъли никакой возможности обсуждать свои дъла и устанавливать тв или другія мъропріятія. Въ 1896 году сходъ, о которомъ мы сообщаемъ, дента «Сам. Газеты», г-нъ Жеденевъ былъ первымъ. Можно себъ представить, съ какой радостью крестьяне привътствовали настоящій созывъ. Накопившіеся вопросы хлынули разомъ и сопровождались шумными преніями. Интересно особенно отмътить то отношеніе, какое высказало на этомъ сходв Лопуховское сельское общество по отношенію къздъшнему сиротскому пріюту. Не далве, какъ 8-го числа сего мъсяца, разнеслась но селу въсть, что староста подписаль какую-то бумагу, которая заключала въ себъ похвальный отзывъ о Лопуховскомъ сиротскомъ пріють. На сходъ потребовали отъ старосты объясненія. Нужно было удивляться той горечи и чувству негодованія, съ какимъ крестьяне касались этого, повидимому, самаго больного ихъ мъста. Староста подтвердилъ, что бумагу такую онъ дъйствительно подписаль, но былъ вынужденъ къ этому боязнью ослушаться г. Жеденева. Передадимъ почти дословно объяснение старосты, произнесшаго свою рвчь въ присутствій полнаго схода: «Земскій начальникъ, -- говорилъ онъ, -- прислалъ батюшкъ письмо, въ которомъ проситъ созвать для экстреннаго собранія всвіжь старость Лопуховской волости съ тъмъ, чтобы получить отъ насъ похвальный отзывъ о Лопуховскомъ сиротскомъ пріють. По моему мнънію, писано было въ этой бумагъ все неправда. Всъдругіе старосты приложили свои печати. Меня тоже уговорили, но я подписывать не хотвль; такь я и ушель вь тоть вечеръ. На другое утро призывають меня въ правленіе, какъ будто по дълу. Волостной писарь предлагаетъ мнъ снова бумагу и начинаетъ убъжлать. Я по оплошности подписался. но, прочитавъ, усомнился и говорю писарю, что фамилію свою вычеркну. Писарь мив запрещаеть. Тогда я хочу бумагу разорвать, а онъ подскочилъ и, ударивъ меня въ грудь, вырвалъ изъ моихъ рукъ бумагу». Сцена эта, по словамъ старосты, происходила при свидътеляхъ. На вопросъ старосты, будеть ли общество опровергать похвальный отзывъ о Лопуховскомъ пріють, сходь, словно въ одинъ голосъ, воскликнулъ: «Всв подписываемся въ томъ», и выбрали даже по этому поводу уполномоченнаго. Энергичныя распоряженія г-на Жеденева довели, наконецъ, опекаемыхъ имъ крестьянъ до «бунта», который и быль описань въ «Педвлв». Причина «бунта», въ нъсколькихъ словахъ, заключается въ следующемъ: Жеденевъ, вопреки желанію крестьянъ, устроилъ въ селъ Красный Яръ общественную виноторговлю Крестьяне же находили для себя болбе выгоднымъ сдать право виноторговли купцу, который обязывался заплатить обществу за это 4.000 р. Эти деньги нужны были крестьянамъ для уплаты податей, за невзнось кото рыхъ имъ пришлось бы поплатиться вствы своимъимуществомъ. Г-нъ Жеденевъ, желая во что бы ни стало охранять народную нравственность и оберегать крестьянь отъ эксплуатаціи кабатчика, упустиль изъ виду это важное обстоятельство, дълавшее договоръ съ купцомъ необходимымъ. Поэтому, врестьяне энергично воспротивились общественной виноторговать. По словамъ корреспондента «Недъли», «Въ наступившемъ 1896 году крестьяне, прослышавъ, что велостной стар шина хочетъ посылать снова безъихъ въдома въ акцизное управление за патентомъ, написали сами приговоръ

о своемъ нежеланіи продолжать общественную торговлю виномъ, собрали въ одинъ день подъ этотъ приговоръ подписи болбе двухъ-третей членовъ общества и послади въ акпизное управление телеграмму о томъ, общество не желаетъ продолжать общественной торговли. Вслъдствіе этой телеграммы, акцизное управленіе патента не выдало, и торговля должна была прекратиться. Наканунъ новаго года, 31 декабря, красноярскіе крестьяне, собравшись встыть обществомъ, приняли отъ завъдующаго общественной торговлей бочки съ виномъ, оставшіяся въ винномъ складъ (въ Красномъ-Яру нъсколько общественныхъ лавовъ: одна ведерная или винный складъ, а другія для розничной продажи вина на выносъ) и перетащили ихъ въ помъщение розничной виноторговли на выносъ. Затъмъ давку для розничной торговли они заперли на замокъ, отдали ключи одному изъ своихъ односельцевъ, приложили къ двери лавки общественную печать и разошлись. Сельское и волостное начальство не сопротивлялось. Объясняють крестьяне свой поступокъ тъмъ, что помъу иквоторгония йонринкод вки эінэш нихъ свое, общественное, а помъщеніе для виннаго склада общество нанимаетъ. Поэтому они и перетащили бочки съ виномъ въ давку изъвиннаго склада, чтобы не платить за его помъщение напрасно, когда торговля уже прекратилась. На томъ дъло, можетъ быть, и кончилось бы, еслибъ старшина не донесъ мъстной полиціи о «бунтъ» красноярскаго общества. Прівхаль исправникъ, приставъ, нъсколько урядниковъ, судебный слъдователь; однако, хотя по словамъ старшины быль «бунть», никто изъ крестьянъ арестованъ не былъ. Исправникъ, узнавъ въ чемъ дбло, ужхаль, объщавь вернуться, только прівдеть земскій начальникъ. Корреспондентъ «недъли»

ясняеть далье, что «въ принципъ крестьяне, конечно, совствъ не противъ общественной виноторговли. Это можно видъть изъ того, что бурдукское общество согласилось нынъшній годъ продолжать обществиную торговлю, но только съ тъмъ условіемъ. чтобы вся прибыль съ нея шла на уплату податей. Вообще врестьяне отлично сознають выгодныя стообщественной виноторговли. Красноярское же общество желаетъ теперь сдать снова право виноторговли купцу по той простой причинъ, что крестьяне совершенно не знаютъ, сколько приносить доходовъ ихъ общественная виноторговля и куда эти доходы тратятся. Затымъ доходы съ общественной виноторговли шли не на то, на что хотвли крестьяне. Общество желало уплачивать подати изъ этихъ доходовъ, но желаніе его не исполнялось. Теперь на Красномъ-Яру около 80.000 рублей недоимовъ, и это крестьяне прямо приписываютъ тому, что всв общественные доходы тратятся начальствомъ очень неразсчетливо. За все время существованія общественной виноторговли въ уплату податей изъ доходовъ съ нея положено только по 1 рублю на душу. Очевидно, что при такихъ условіяхъ сдать право торговли виномъ купцу для крестьянъ несравненно выгодиве. Совершенное отстранение крестьянъ отъ распоряженія своимъ имуществомъ привело къ тому, что въ Красномъ-Яру теперь идутъ толки о переселения въ Сибирь, хотя вемли у крестьянь, по ихъ словамь, вполнъ достаточно».

бше-

Dall

Воръ

460B

3HOP

910

Cath

TBle

BJe-

BJS

VH\$

SP-

bиъ

· (i)-

THE

МЪ

580

138

03-

R

13-

la-

0-

T-

0-

:B

f

Въ виду защиты, которую двятельпость г. Жеденева встретили въ некоторыхъ газетахъ, «Недвля» мъстила оффиціальные документы, подтверждающіе справедливость 38явленій ся корреспондентовъ (см. № 15). Казалось бы, дикая выходка г. Жеденева, это разбойничье нападеніе на безоружнаго, ни въ чемъ или устройствъ новыхъшколъ, учре-

неповиннаго предъ нимъ человъка, -достаточно окрашиваеть, довершаеть портретъ этого «дъятеля». Но въ наши дни, когда такъ странно и причудливо смъщались самыя обыденныя понятія о порядочности, --- и такіе герои насилія, ничвив не прикрашенные, словно гордящіеся своей духовной наготой, встръчають сочувстие и защиту. И въ этомъ нельзя не ви--вые схишивнасььной сеи олонко чтер меній времени, глубокаго упадка общественнаго чувства. Будемъ ли мы относиться къ самому преступнику, какъ къ душевно-больному или какъ къ глубоко-безиравственному, для котораго не существуетъ различія въ средствахъ, въ пустой груди котораго понятіе чести не находить мъста. -двухъ мивній о его двятельности,-какъ и о его преступлени, -- быть не должно. Сплошь основанная на насиліи, на произволь и полномъ преэрвній къ законности, — «благотворительная» абятельность г. Жеденева есть глубокое общественное зло.

Пользуемся случаемъ, чтобы выразить наше искреннее сочувствие М. О. Меньшикову, какъ представителю печати, выступившей на защиту обездоленныхъ крестьянъ, пострадавшему за дъло правое и благородное.

Преобразованіе комитетовъ грамотности. Новый уставъ Петебургскаго и Московскаго комитетовъ грамотности, переименованныхъ въ «Общества грамотности», заключаетъ въ себъ весьма существенныя измъненія по сравненію съ прежнимъ уставомъ, дъйствовавшемъ въ течение 38 лътъ. Задачи общества формулируются въ новамъ уставъ такъ: обществамъ предоставляется право (пар. 3) собирать статистическія данныя о положеній школьнаго дёла, о народныхъ библіотекахъ и другихъ средствахъ внъшкольнаго образованія, ходайствовать объ улучшении существующихъ ждать на свои средства школы и читальни, оказывать пособія учащимъ и учащимся въ народныхъ школахъ, снабжать школы книгами, обсуждать педагогические вопросы и проч. Все это съ особаго всякій разъ разръшенія начальства. По отношенію къ самой организаціи общества въ новомъ уставъ встрвчаются не менве существенныя нововведенія, которыя не могуть не отразиться на всей его будущности. Прежде всего следуеть отметить чрезвычайное ограничение самодъятельности общества: предсъдатель его назначается министерствомъ, члены пра вленія, хотя и избираются общимъ собраніемъ, но затъмъ утверждаются министерствомъ. Когда министръ народнаго просвъщенія не найдеть возможнымъ утвердить въ должности тъхъ или другихъ лицъ, изъ числа избираемыхъ по § 19 сего устава, то предлагаеть общему собранію общества произвести новый выборъ; при безуспъшности же сего выбора назначаетъ взамънъ того лица другое, по своему усмотрънію; изъ должностныхъ лицъ допущены безъ утвержденія только казначей и члены ревизіонной коммиссіи. Засъданія общества могуть быть только закрытыя; обсуждаются на нихъ лишь тв вопросы, которые внесены заранъе въ программу, а программа должна сообщаться министерству. Правленію и даже предсъдателю предоставлена значительная относительно постановленій общества: если постановление кажется правленію неудобнымъ, оно вновь цередается на обсуждение общества; въ случав же, когда последнее останется при прежнемъ ръшеніи, дъло передается на разсмотръніе министра. У предсъдателя такая же власть относительно правленія: при несогласіи съ ръшеніемъ правленія онъ переноситъ дъло въ министерство.

Фактически вся дъятельность новыхъ обществъ грамотности будетъ

нія. Общія собранія созываются только разъ въ годъ и роль ихъ сводится къ выборамъ правленія и ревизіонной коммиссіи и утвержденію отчетовъ в смъты. Общія собранія не могуть быть публичными; журналы общихъ собраній и даже извлеченія изъ нихъ мо. гутъ быть печатаемы только съ разръщенія министра. Кромъ этого, правда, могутъ быть созываемы экстренныя собранія въ случав особой надобности для обсужденія тъхъ или иныхъ вопросовъ, но для созыва ихъ требуется заявленіе не менъе 1/5 членовъ общества. Примъчание къ параграфу 36 гласить, что въ общихъ собраніяхъ могутъ быть обсуждены лишь такіе вопросы, предложенія и предметы, которые относятся непосредственно въ опредъленной симъ уставомъ дъятельности обществъ и были предварительномъ разсмотрѣнім правленія. Далье, программы для статистическихъ свъдъній и всъ вниги, издаваемыя обществомъ, должны утверждаться министерствомъ народнаго просвъщенія, сношеніе съ учителями дозволено только черезъ посредство учебнаго начальства.

Нельзя не отмътить также слъдующей особенности новаго устава: членами обществъ грамотности могутъ быть только лица «христіанскаго въроисповъданія». Сколько намъ извъстно, такого рода ограниченій нътъ ни въ одномъ изъ уставовъ существующихъ обществъ. На ряду съ лицами «нехристіанскаго вёроисповёданія> пали въ немилость и женщины, которыя почему-то «не могуть быть избираемы въ члены правленія». Это постановление тъмъ болъе странно, что женщины всегда проявляли очень энергичную двятельность на поприщьнароднаго образованія и являются чрезвычано полезными членами во всвхъ обществахъ, содвиствующихъ распространенію образованія въ народъ.

14 апръля, послъ шестимъсячнаго сосредоточиваться въ рукахъ правле- перерыва, состоялось первое засъданіе бывшаго Петербургскаго комитета въ его преобразованномъ видъ. Какъ сообщаетъ «Новое Время», какая судьба постигнетъ новое общество покажетъ будущее.

«Не отличаясь многолюдствомъ, собраніе имъло бурный характеръ. Засъдание открылось чтениемъ новаго устава общества, составленнаго министерствомъ народнаго просвъщенія и утвержденнаго графомъ И. Д. Деляновымъ. Затъмъ были прочитаны письма многихъ лицъ, сложившихъ съ себя званіе членовъ бывшаго комитета грамотности. Мотивомъ къ отказу послужиль новый уставь общества, который лишаетъ членовъ сапостоятельной дъятельности. Согласно новому уставу, общество грамотности подчиняется непосредственно центральному управленію министерства народнаго просвъщенія, которое руководить дъятельностью общества, поощряя достойнъйшихъ членовъ почетными наградами (§ 41). Правленіе общества обязывается входить въ министерство съ представленіями и получать отъ него предписанія (§ 42). По § 19 предсъдатель общества грамотности назначается министромъ. Засъданія общихъ собраній, правленій и коммиссій обще-

ства не могуть быть, согласно уставу, публичными. Члены общества не избираются, какъ было прежде, каждый внесшій въ кассу общества пятирублевый взносъ считается членовъ общества. Всв приведенные параграфы устава и многіе другіе вызвали у присутствовавшихъ въ засъданіи желаніе скоръйшаго измъненія новаго устава. Когда была поставлена на очередь баллотировка новаго правленія, собраніе единогласно постановило не выбиумещано атирудоп и кінецавап атва совъту комитета грамотности просить министерство допустить въ будущемъ засъданіи обсужденіе измъненій устава. Бывшій совъть комитета грамотности въ полномъ составъ заявилъ о своемъ жеданіи вылти изъ состава общества. Собраніе просило совътъ остаться пока во главъ общества».

Какъ обнаружилось на собраніи, число вышедшихъ членовъ изъ состава Комитета достигаетъ 300. Подъ заявленіемъ собранія о необходимости измънить новый уставъ подписались всв присутствовавшіе члены, въ томъ числъ помощникъ поцечителя с.-петербургскаго учебнаго округа г. Лаврентьевъ.

## Заграницей.

Венгрія и ея прежніе дъятели Въ этомъ году Венгрія собирается праздновать тысячельтіе своего существованія. Въ Буда-Пештв, столицв Венгріи, устраивается грандіовная выставка, конгрессы и всякаго рода торжества. Мадьяры хотять показать, какихъ успъховъ и развитія достигла Венгрія въ этотъ промежутовъ вре-

Венгрія давно уже перестала быть тъмъ, чъмъ она была до второй половины XVI въка, т. е. самостоятель нымъ и независимымъ государствомъ.

лу ея географического положенія на пути народныхъ переселеній и нашествій съ азіатскаго востока въ Западную Европу и въ мъстъ соприкосновенія двухъ великихъ расъ, славянской и германской, изобилуетъ всевозможными превратностями и отличается своеобразностью. Въ настоящее время Венгрія сділалась окончательно достояніемъ чуждой династіи и соединена въ одну монархію витстт съ прочими наслъдственными землями этой монархіи. Это совершилось не безъ борьбы, и мадьяры, Ея тысячельтняя исторія, уже въ си- горячо отстаивая свою независимость, свои національныя права, мужественно шли на смерть, стремясь свергнуть ненавистное иго нъмцевъ, защитить отъ германизаціи свою расу, языкъ, историческія традиціи и свою автономію.

Теперь мадьяры если и не примирились со своимъ положениемъ, то удовлетворились твми привиллегіями, которыя предоставляетъ имъ соглаmeнie (Ausgleich), заключенное въ 1867 году между австрійскимъ императоромъ и венгерскими представителями. Идея полной независимости уже отступила на второй планъ и развъ только однъ горячія головы членовъ ультрарадикальной оппозиціи продолжають упиваться мечтами о свободной Венгріи; всъ же остальные группируются теперь подъзнаменемъ національной идеи, требуя только владычества мадьяръ надъ всёми прочими народностями Венгріи и вполнъ удовлетворяясь системою австрійскаго дуализма. Для этихъ последнихъ нъмцы перестали быть врагами; они даже стали почти союзниками, такъ какъ, именно опираясь на нихъ и политику австрійскаго правительства, мадьяры могуть надвяться на полное развитіе своей національности.

Въ виду такой перемъны настроенія умовъ Венгріи, предстоящее торжество получаетъ вполнъ мирный характеръ. llo описаніямъ австрійскихъ газетъ, готовится нъчто грандіозное, и мадьяры надъются, если не затмить, то, во всякомъ случать, не уступить французамъ съ ихъ последнею выставкой. Во всякомъ случаъ слишкомъ пе велика горсть людей, которые, при видъ роскошнаго убранства Буда-Пешта, вспомнять, что произносить «Буда Пештъ» какъ одно слово было бы нелвиостью, не далве какъ пятьдесять лёть тому назадь. Тогда это были два враждующихъ города; Буда, возвышающійся на правомъ беугрожаль Пешту, венгерской столицъ, раскинутой на другомъ берегу литературномъ поприщъ.

въ равнинъ, и господствовалъ налъ нимъ. Въ Будъ сосредоточивались всъ аттрибуты власти и угнетенія, дворадминистративныя учрежденія, казармы, тюрьма и крвпость, съ направленными въ сторону венгерскаго города пушками. Въ Пештъ же, наобороть, на первый планъ выступала общественная жизнь, школы, мастерскія, фабрики, кафе и театры; процвътала литература, собранія и чувствовалось, что тутъ кипитъ жизнь мысли и дъла, это быль центръ, въ которомъ народилось и подготовилось движеніе 1848 года, гдъ кипъли и бродили идеи и чувства, вызванныя мечтами о мадьярской независимости. Для Венгріи это была великая, но въ то же время полная слезъ эпоха. Политическій центръ тогда находился въ Позони (Родопу), переменованномъ нъмцами въ Пресбургъ. Тамъ засъдаль венгерскій сеймь и вь нижней палатъ раздавались красноръчивые голоса депутатовъ венгерской оппозиціи: Чехеньи, прозваннаго «великимъ мадьяромъ», Деака - «мудреца» и Кошута, самаго ревностнаго апостола доктринъ равенства. Тамъ именно была составлена программа 1847 года, основными принцицами которой были: автономія и конституція. Но хотя Позони и быль политическимъ центромъ, сердцемъ Венгріи все-таки оставался Пешть. Тамъ сосредоточены были писатели, артисты и ученые молодой Венгріи, воодушевленные великою идеей и готовые жертвовать за нее жизнью. Въ этомъ движеніи участвовало много выдающихся людей Венгріи и много талантливыхъ писателей: Іокай, тогда еще молодой начинающій писатель, дебютировавшій въ журналистикъ; Іосифъ Ириньи и Эмеди, редакторы газеты Кошута «Pesti Hirlap» Коральи, редакторъ другой распространенной газеты, Пакъ, регу Дуная, на австрійскомъ холмъ, Дежэ и мн. другіе, еще молодые, но уже стяжавшіе себъ извъстность на

Вся эта молодежь сосредоточиваласъ вокругъ Александра Петефи, знаменитаго венгерскаго поэта, павшаго въ сражени за свободу Венгріи. Шальная пуля положила конецъ романическому существованію талантливаго молодого поэта, сдвлавшагося солдатомъ ради идеи. Его имя уже пользовалось большою извъстностью на его родинъ; когда онъ, охваченный энтузіазмомъ, примкнуль къ революціонной партіи и записался въ ряды ея войска, онъ быль молодъ, талантливъ и, казалось, счастье улыбалось ему: онъ женился на молодой дъвушкв изъ очень богатой аристократической семьи, убъжавшей изъ родительскаго дома и отказавшейся отъ роскошной жизни, чтобы разаблить съ поэтомъ его бурное существование. Они оба были молоды и бъдность и лишенія имъ были ни почемъ. Имъ часто даже не ва что было пообъдать, хотя имя Петефи гремъло по всей Венгріи и стихи его оспаривались всъми редакціями. Всъ его произведенія были проникнуты пылкою любовью къ отечеству и свободъ и дъйствовали возбуждающимъ образомъ на молодежь. Петефи сталь во главъ молодой партіи, какъ только она возникла.

Мъстомъ собраній было кафе Пильваксъ, въ Пештв. Тутъ, вокругъ стола, прозваннаго «столомъ общественнаго мнънія», обсуждались всевозможные литературные и политическіе вопросы, тісно связанные между собой. Неудивительно, что въ то время взоры увлекающейся молодежи были обращены на Францію, вдохновлявшую ихъ своимъ примъромъ, каждый изъ нихъ имълъ своего любимца среди современныхъ французскихъ писателей; Петефи быль горячимь поклонникомъ Беранже, а Іокай — Виктора Гюго. Собранія въ кафе Пильвакса пользовались громкою извъстностью въ Пештв. Весь городъ обращалъ винманіе на восторженную молодежь, затёмъ вотировала рядъ радикальныхъ

которая даже своимъ костюмомъ отличалась отъ прочихъ гражданъ, облачаясь преимущественно въ яркія ткани, эксцентричные наряды и т. Тамъ, за «столомъ общественнаго мивнія» обсуждались статьи. которыя должны были появиться въ журналахъ и газетахъ оппозиціонной партіи. Кафе Пилльвансь находился въ ожесточенной борьбъ съ кафе Рессурсъ, мъстомъ сборища консервативныхъ и феодальныхъ писателей. Ожесточенная полемика, которую вели два враждебныхъ лагеря, очень часто кончалась дуэлями, и въ концъ концовъ вражда достигла такой степени, что Петефи и его друзья ръшили не писать ни въ одномъ изъ журналовъ, издававшихоя въ Пештъ, такъ какъ на страницахъ каждаго изъ этихъ журналовъ можно было встрътить произведенія писателей противоположнаго лагеря. Десять литераторовъ, принадлежащихъ къ партіи Молодой Венгріи, подписали торжественное обязательство не участвовать въ существующихъ журналахъ. Ръшено было издавать собственную газету. Но, увы! цензура не дале имъ разръщенія. «Откуда же мы возьмемъ цензоровъ для такого множества газетъ?» отвъчали просителямъ, которые, убъдившись, что объ основаніи новой газеты нечего и думать, вывернулись такимъ образомъ, что купили одну изъ существующихъ газетъ «Eletkepet», сдълавъ ее органомъ самаго крайняго литературнаго и политическаго радикализма. Редакторомъ этой газеты быль сабланъ Іокай, которому тогда едва исполнилось 21 годъ.

Мало-по малу это броженіе, пока выражавшееся телько въ литературъ и въ рвчахъ, привело къ политическому кризису. Первый толчевъ быль дань сеймомъ въ Позони. По предложению кошута нижняя палата потребовала учрежденія отвътственнаго министерства и реформъ: уничтоженіе феодальныхъ
правъ и привиллегій, отміну феодальныхъ налоговъ, равномірное распреділеніе на всі классы общества общественныхъ повинностей, отміну
привиллегій дворянства, свободу печати, судъ присяжныхъ, преобразованіе системы народнаго просвіщенія.
Кошутъ и прочіе національные ораторы отличались пылкостью річей.
Но пока не вмішался Пештъ, все
ограничивалось только одними ораторскими состязаніями.

Извъстіе о томъ, что происходило въ Позони, доставилъ въ Пештъ писатель Луи Добса, сражавшійся на французскихъ баррикадахъ и привезшій въ подарокъ Петефи кусочекъ трона Луи-Филиппа. Агитація въ Пештъ усилилась и сосредоточилась въ пештскомъ клубъ, гдъ собиралась либеральная молодежь. Тамъ то Ioсафъ Ириньи составилъ знаменитые двънадцать параграфовъ, требовавшихъ тъхъ же реформъ, какія были вотированы сеймомъ. Эти параграфы предполагалось отправить въ сеймъ въ формъ грандіозной петиціи, покрытой тысячами подписей. Но судьба судила иначе. Въ Вънъ произошло возстаніе, которое тотчасъ же сдълалось извъстно въ Пештъ. «Какъ! — восиликнулъ Петефи.---Нъмцы, надъ которыми мы смвемся, проливають кровь за свободу, а мы, венгерцы, только похваляемся и спокойно сидимъ у печки!» Онъ тутъ же написаль свою знаменитую пъснь «Встань, мадьяръ» и поръшилъ организовать народное движеніе.

15-го марта, когда весь городъ еще спалъ, Петефи и еще два его пріятеля собрались у Іокая для составленія воззванія къ народу. Это дъло было поручено Іокаю. Пока онъ писалъ, одинъ изъ присутствующихъ, молодой и пылкій Вашвари, горячо жестикулируя съ кинжаломъ въ рувахъ, говорилъ о предстоящихъ событіяхъ. Его ръзкія движенія заставили оружіе выскочить изъ ноженъ; кин-

жалъ пролетълъ надъ самою головою писавшаго Іокая и вонзился въ стъну, что заставило Петефи воскликнуть: «Счастливое предзнаменованіе»! Повончивъ съ воззваніемъ, они тотчасъ же принялись вербовать сторонниковъ среди учащейся молодежи и въ народъ, скоро къ нимъ присоединилась вся либеральная буржуазія города и все, что было въ городъ мыслящаго и способнаго волноваться, было охвачено движеніемъ.

Благодаря искуснымъ дъйствіямъ пештскаго комитета, начинавшеесябыло возстаніе обратилось въ мирную манифестацію, муниципалитетъ также не оказалъ никакого сопротивленія движенію и мэръ города Роттенбиллеръ вышелъ на балконъ и объявилъ толиъ, собравшейся у ратуши, что городъ принимаетъ двънадцать параграфовъ программы молодой Венгріи.

Народъ не могъ оставаться безучастнымъ къ движенію. Въ тотъ же день было устроено нъсколько процессій со знаменами и т. п. Весь городъ пришелъ въ возбуждение; но замъчательно, что, не смотря на это возбужденіе, не произошло никакихъ особенныхъ безпорядковъ и не было пролито ни одной капли крови. Последнее обстоятельство надо приписать тактичности коменданта австрійской крвности Буды, куда явилась толна съ требованіемъ освободить изъ тюрьмы Михаила Танчича, бъднаго полуслъпого писателя, заплатившаго своею свободою за книгу о свободъ. Комендантъ сначала-было пригрозилъ бунтовщикамъ, что онъ будетъ стрълять въ нихъ, но благоразуміе взяло верхъ. И онъ, и губернаторъ выказали въ данномъ случав много такта и вмъсто того, чтобы раздражать и безъ того возбужденную толиу своимъ отказомъ и вызвать кровопродитіе, они выразили согласіе не только выпустить Танчича на свободу, но даже познакомиться съ содержаніемъ воззванія и его двънадцатью статьями.

Толпа, совершенно довольная, оставида Буду, уведя съ собою Танчича, -ижоэн отвинешугто и отлушеннаго неожиданнымъ оборотомъ вещей и совершенно не понимающаго, что такое творится вокругъ него.

Вечеромъ была устроена иллюминація; весь городъ засвътился огнями, въ театръ же состоялось даровое представление національной исторической драмы. Объ этомъ представленіи Морицъ Іокай разсказываеть въсвоихъ воспоминаніяхъ слівдующее:

«Публика, находящаяся въ состоясильнъйшаго возбужденія, могла спокойно дослушать до конца драму и потребовала декламированія со сцены извъстныхъ стиховъ Петефи «Встань, мадьяръ!» Нечего дълать. припілось уступить и знаменитый автеръ Габріель Пресси, исполнявшій въ драм'в роль Атгилы, съ мечомъ на боку, вышелъ на авансцену и продекламировалъ стихи. Это окам окад отого опо мало для публики, охваченной энтузіазмомъ. Тогда вся труппа исполнила хоромъ «Szozot» (Воззваніе), знаменитую пъсню, и публика подхватила ее. Затъмъ оркестръ исполнилъ наршъ Ракочи. Все это, однако, не удовлетворило публики, опъяненной побъдой. Тогда кто-то крикнуль въ толпъ: «Да здравствуетъ Танчичъ!»—«Танчичъ! Танчичъ! Мы хотимъ видъть Танчича!> раздались тысячи голосовъ. Шумъ поднялся страшный. Но Танчича не было подъ рукой; онъ жилъ гдв-то, въ предмъстьи и, во всякомъ случав, было бы жестоко тащить на сцену больного, увъчнаго человъка, чтобы онъ раскланивался съ публикой, точно знаменитый виртуозъ. Но подите-ка, поговорите съ раздраженной толпой! Петефи, Ираньи и др. пробовали убъж дать ее, но напрасно; голоса ихъте и бкуг смонакэтишукто св соиско ревъ толпы. Опустили занавъсъ, но шумъ еще усилился. Въ партеръ, на

это было ужасно. Тогда мив пришла въ голову идея. Я бросился на сцену и увидъвъ Пресси, попросилъ его велъть поднять занавъсъ, объявивъ, что хочу говорить съ толпою со сцены. Видъ у меня былъ далеко не презентабельный. Такъ какъ я цёлый день бъгалъ по городу, то весь былъ забрызганъ грязью и мокрый отъ дождя. Но когда публика увидъла меня, то пришла въ восторгъ отъ моей наружности и привътствовала меня громкими криками. Когда шумъ чуть-чуть поутихъ, то я обратился въ толпъ, приблизптельно, со следующею речью: «Граждане! Нашего друга Танчича нътъ здъсь! Онъ у себя, въ лонъ семьи. Не мъшайте бъдному слъпцу отдаться вполнъ радости, что онъ видить, наконець, своихъ близкихъ!»

Тутъ только я замътилъ, что говорю безмыслицу. Слепсцъ, который видить своихъ близкихъ! Если-бы публика замътила это и засмъялась, то я быль бы погибшій челов'ять. Но трехцетная кокарда спасла меня.

«Видите эту кокарду на моей груди, - обратился я къ публикъ, -- пусть она будетъ эмблемою этого славнаго дня! Пусть тотъ, кто сражался за свободу, украсить ею свою грудь! Пусть она будетъ знакомъ, отличающимъ нась всвять, въ жилахъ которыхъ течетъ венгерская кровь, отъ продажной арміи рабовъ».

Средство было найдено и трехцвътная кок рда возстановила порядокъ. На другой день на груди у всъхъ обитателей Пешта красовалась трехцвътная кокарда, начиная съ шелковой одежды венгерскаго магната, до грубой холщевой блузы рабочаго. Тъ же, кто носиль плащъ, накалывали кокарду на свою шляпу»...

Такъ кончился памятный для Пешта день 15-го марга 1848 года. Пештъ могь на одинъ моментъ считать себя побъдителемъ и радоваться, что онъ выиграль дъло Венгріи, не проливъ галереяхъ стучали ногами, кричали: капли крови. Австрійскій императоръ

согласился уступить желаніямъ венгерцевъ и эрцгерцогъ Палатинъ поручиль графу Баттіани образовать первое венгерское министерство, въ составъ котораго вошли Кошутъ. Деакъ и Чехеньи. Австрійское правительство уступило противъ воли, подъ давленіемъ обстоятельствъ. Кри зись угрожаль вездь, какь въ Пешть, такъ и въ Вънъ, въ Прагъ и въ Миланъ. Какъ только наступило нъкоторое успокоеніе, правительство не медленно захотвло взять обратно то, что дало, и вызвало открытое возстаніе мадьярь, кончившееся ихъ пораженіемъ, благодаря вившательству Россіи. Тогда въ Венгріи наступилъ кругой режимъ и въ Арадъ и Пештъ произведены были многочисленныя казни. Кто же остался въ живыхъ изъ восторженныхъ организаторовъ движенія 15-го марта? Петефи и Ватари пали въ сражении: другие томились въ заключении. Наиболъе счастливымъ удалось бъжать въ Турцію и оттуда во Францію или Англію. Нъкоторые, однако, спрятались въ самой Венгріи. Такъ поступиль Іокай, многіе місяцы прожившій въ заброшенной хижинъ въ лъсу. Ракочи, подъ вымышленнымъ именемъ, начиота въ кучера къ одному богатому землевладъльцу въ Карпатахъ. Сначала все шло хорошо; онъ былъ прекраснымъ кучеромъ, трезваго поведенія и имъ были очень довольны. Но однажды, во время катанія, его господинъ съ однимъ изъ своихъ пріятелей заговорили по какому-то поводу объ эпохъ Людовика XIV. причемъ никакъ не могла вспомнить имя знаменитаго министра финансовъ короля. Ракочи слушаль ихъ разговоръ, держа возжи въ рукахъ, и вдругъ не выдержаль и, повернувшись къ нимъ со своего сидънія, произнесь: «Кольберъ!» Тотчасъ же ему было отказано отъ мъста.

-жеть лътъ продолжалось это тяж-

счастная итальянская война 1859 года снова вынумила австрійское правительство пойти на уступки, которыя привели въ 1867 году, послъ второго пораженія, испытаннаго Австріей въ войнъ съ Пруссіей, къ знаменитому соглашенію и созданію дуализма, т. е. возвращению Венгріи до нъкоторой степени полной государственной самостоятельности. Теперь Венгрія составляеть особую восточную половину австрійской имперіи, въ которой преобладаніе принадлежить мадьярамъ, какъ самому многочисленному и культурному народу среди невъжественныхъ словаковъ, хорватовъ и нъкоторыхъ другихъ мелкихъ полу-славянскихъ, полу-нъмецкихъ народностей. Но не следуеть забывать, что всъ эти народности обладають такими же правами, какъ и мадьяры, и борьба между ними идетъ на началахъ культурныхъ, т. е. правовыхъ, а не путемъ грубаго насилія, какъ было до 48-го года. Такимъ образомъ, мадьяры съ гордостью могутъ сказать, глядя на памятникъ Петефи, стоящій противъ бывшей австрійской тюрьмы, что кровь его и другихъ героевъ была пролита не даромъ.

Жизнь боеровъ въ Африкъ. Смирные и трудолюбивые колонисты Южной Африки, боеры, силою обстоятельствъ выдвинуты въ настоящее время на авансцену политической жизни. Раньше ими никто не интересовался въ Европъ. никто не любопытствоваль узнать, что они за люди и какой ведутъ образъ жизни.

Всъмъ извъстно, однако, что въ жилахь боеровъ течеть чиствищая европейская кровь. Первые колонисты, утвердившіеся въ Южной Африкъ, были въ огромномъ большинствъ эмигрантыгугеноты, исвавшіе въ Голландіи убъжища. Послъ отмъны нантскаго эдикта, король Вильгельмъ, не желавшій навлевать на себя неудовольствіе вре для Венгріи время и только не- Людовика XIV, препроводиль эмигрантовъ на мысъ Лоброй Надежды, гдъ и всъ остальные. Эти семейныя умыуже была основана голландцами цвътущая колонія. Изъ этого смъщенія голланцевъ съ пришлымъ элементомъ образовался народъ, который теперь называется боерами.

Самая выдающаяся черта характера боеровъ--это любовь къ уединенію. Боеру непріятно, если изъ окна или дверей своей фермы онъ можетъ видъть вдали какое-нибудь другое жилое зданіе. Онъ желаеть быть одинъ въ своихъ владъніяхъ, и это понятно. У него такъ много стадъ, что во время засухи, случающейся часто въ этой мъстности, воды едва хватаетъ для не носятъ ни жилетовъ, ни крахнихъ и поэтому, еслибъ ему пришлось дёлиться съ другимъ владельцемъ. то это неминуемо привело бы его къ раззоренію. Ферма боера всегда очень простого устройства. Домъ выстроенъ изъ битой глины и состоитъ изъ четырехъ- шести комнатъ, въ числъ которыхъ надо считать кухню, служащую въ то же время столовой и кладовую. Возлъ дома расположены сараи для лошадей и фургоновъ, а на нъкоторомъ разстояніи находится отгороженное мъсто-«Kraal», куда загоняють на ночь скотъ. Крааль окруженъ ствной. сложенной изъ камней, просто наваленныхъ другъ на друга и не скръпленныхъ никакимъ цементомъ, но, въ случав опасности, онъ тотчасъ превращается въ кръпость, и притомъ почти неприступную.

Образъ жизни боеровъ самый простой. Вся семья встаеть съ восходомъ солнца и собирается въ кухнъ, представляющей самую большую комнату въ домъ и столовую. Глава семьи беретъ Библію и читаетъ изъ нея одну или двъ главы, которыя слушаются съ благоговъйнымъ вниманіемъ. Затъмъ входить служанка съ ведромъ воды въ рукахъ и трянкой. Если есть въ семь в гость, то ему предлагаютъ первому вымыть себъ руки и лицо; за нимъ слъдуетъ глава семьи семьи и свое имущество. Часть всад-

ванія считаются достаточными на цьлый день. Всъ садятся за столь и глава семьи произносить довольно длинныя молитвы, по окончаніи которыхъ подается кушанье и всв муж--ины (женщины таять отабльно) выбираютъ кусокъ по своему вкусу и вонзають въ него вилку. При этомъ происходить состязание въ быстротъ и ловкости и побъдитель овладъваетъ лучшимъ кускомъ. Хлъбъ, поджаренный въ маслъ, и черный кофе, доинэм стоинкои.

Костюмъ боеровъ очень простъ. Они мальныхъ воротничковъ и всегда одћты въ широкія куртки, не стъсняю-Женщины шія своболу лвиженій. носять также широкую одежду и не имъютъ понятія о корсетъ. Боеры отличаются здоровымъ и кръпкимъ. твлосложениемъ и высокимъ ростомъ.

Лучшій товаришь боера—его ружье. Не проходитъ дня, чтобы молодые и старые боеры не упражнялись въ стръльбъ, то стръляя по антилопамъ, которыхъ водится множество въ этихъ краяхъ, то стръляя въ цъль. Женщины стръляютъ не хуже мужчинъ и, въ случав нужды, также хорошо могутъ защищать свое жилище. Боеры храбры, но у нихъ существуютъ совершенно особыя воззрвнія на личное мужество, и они считають глупостью и безуміемъ подвергать себя опасности безъ пользы. Обыкновенно, въ каждомъ округъ есть лицо, которое объ угрожающей опасности. Извъстіе объ опасности доставляется обыкновенно какимъ-нибудь пастухомъ или охотникомъ, открывшимъ случайно присутствіе врага. Тотчасъ же разсылаются по всъмъ фермамъ посланные съ увъдомлениемъ и вскоръ всъ собираются въ городкъ округа, гдъ находится фортъ, и тамъ, въ безопасномъ убъжищь, оставляють свои гу, а другая часть спашить увадо- какъ будто не обращають на него мить правительство и черезъ нъсколько инкакого вниманія въ теченіе целаго часовъ все готово въ защитъ.

Боеры очень ръдбо сами нападають на непріятеля. Довъряя быстротъ своихъ коней и върности своего взгляда. боеры всегда держатся на иткоторомъ разстоянія и осыпають градомъ пуль своихъ враговъ. Если имъ надо оста новиться, то они сдвигають огромные фургоны и устранвають нъчто вродъ кръпостей, откуда и обстръливають врага. Этой тактикъ слъдовали и англичане въ войнъ съ зу-

До последнихъ летъ боеры были очень невъжественны и только умъли читать библію: теперь это изманилось, и они уже стремятся давать образованіе своимъ дътямъ. Прежде только женщины, такъ **УЧИЛИСЬ** что онв гораздо образованиве мужчинъ, и дъйствительно руководятъ последними во всемъ, что касается релегін и политики, онъ-то и были главными вдохновительницами и организаторшами войны за независимость трансваальской республики.

Боеры сохранили до сихъ поръ почти въ полной неприкосновенности патріархальные нравы и обычаи своихъ предковъ, голландскихъ колонистовъ. Особенно это выражается въ семейныхъ отношеніяхъ. Если молодому боеру приглянется какая-нибудь девушка по соседству, т. е. простояніи 50 миль, то онъ покупаетъ себъ самое роскошное и самое доро нымъ страусовымъ перомъ. гое свало, садится на лошадь и вдеть: съ трансваальскими обычаями, угадывають претендента на руку какойнибудь дъвицы. Передавъ родителямъ свою просьбу, молодой боеръ не получаеть на нее отвъта тотчасъ же; онъ присоединяется въ молодымъ людямъ фермы, какъ будто ни въчемъ культуръ, несущей съ собой всюду,

никовъ отправляется на встръчу вра- не бывало, редители же дъвушки, дня, хотя все время въ нему присматриваются. Вечеромъ, если они со гласны принять предложение, то равыприкрать вотравничив курьезная сцена: приходить мать девушки, неся въ рукахъ себчу, ставить ее на столъ передъ женихомъ и невъстой и, зажигая ее, желаеть спокойной ночи. Это означаетъ, что предложеніе принято и молодому претенденту разръшается ухаживать за своею невъстой до тъхъ поръ, пока не догорить свъча. Кабъ тольбо это произойдетъ, то мовтоком при за вобратит в в потоком в но съ этой минуты онъ уже считается женихомъ мододой дввутки. Бракосочетание об тавляется нъкоторою торжественностью. Невъста на--ви писгонавующий подванечами нарядъ, но замъчательно, что нарядь а печа къртония не прется для нея, а берется на прокатъ въ спеціальномъ магазинъ бјижайшаго городка. каждомъ городкъ есть магазинъ, имъющій про запасъ одно или два подвънечныхъ платья, которое и отдаетъ на прокать нуждающимся въ нихъ, такъ что опытные люди по одному взгляду на наряженную узнають, въ какомъ городкъ и у ка кого негоціанта взять на прокать ся костюмъ. Женихъ не отстаетъ отъ неврсти вр боскоши своего костюмя и красуется передъ нею въ черномъ живающая не ближе, какъ на раз- бархатномъ долманъ и войлочной шляпъ, украшенной непремънно чуд-

. ри встаъ своихъ несомитино прекъ родителямъ дъвушки. Уже по красныхъ качествахъ, боеры все же одному этому съдду люди, знакомые являются на югь Африки главнымъ препятствіемъ для развитія культуры и прежде всего гражданской жизни, не терпящей «уединенія» и стремящейся къ общественности. Рано или поздно, но имъ придется подчиниться англійскимъ порядкамъ и англійской

куда она проникаеть, свъть знанія, промышленный прогрессь и свободу, какъ необходимый результать правоваго порядка. И, право, будущность, которая ожидаеть ихъ, далеко не такъ печальна, чтобы стоило оплакивать судьбу боеровъ, какъ это дълають нъкоторые наши «сантиментальные» политики.

Строительный союзъ рабочихъ въ Даніи. Бълные влассы населенія много страдають отъ невозможности имъть здоровое жилище, особенно въ городахъ, гдъ болъе или менъе порядочныя квартиры всегда дороги и неимущіе классы должны ютиться въ крайне нездоровыхъ сырыхъ подвалахъ или на чердакахъ. Поэтому, однимъ изъ важныхъ условій улучахишищий инвиж кінэргэцов и кінэш классовъ и рабочаго населенія является устройство удобныхъ, здоровыхъ и притомъ дешевыхъ помъщеній. Въ Даніи съ этою цілью организовано нъсколько обществъ въ разныхъ городахъ, и одно изъ нихъ существуетъ въ Копенгагенъ, основанное представителями той же самой среды, которой оно должно оказывать цомощь. Это-«строительный союзь рабочихъ», зарекомендовавшій уже себя плодотворною и полезною деятельностью, основанной на илеж самопомощи. Союзъ этотъ вознивъ по иниціативъ одного копенгагенскаго врача, Ульриха, который сказаль въ собраніи рабочихъ, въ октябръ 1865 г., ръчь о пользъ дешевыхъ помъщеній и о постройкъ для этой цёли небольшихъ двухъэтажныхъ домиковъ, разсчитанныхъ всего на два семейства каждый. Ръчь эта произвела такое впечатлъніе на слушателей, что рабочіе тотчась же организовали новое большое собраніе, на которое пригласили Ульриха, для обсужденія его проекта, и туть же ръшили основать «Строительный союзъ». изоравъ Ульриха вице-президентомъ.

домовъ по образцу различныхъ англійскихъ ассоціацій подвигалась очень медленно, что совершенно понятно въ виду незначительности членскихъ взносовъ, составлявшихъ тогда единственный источникъ дохода. Размфры взносовъ были следующіе: при вступленіи въ союзъ, единовременно, двъ кроны (около 1 руб.) и затъмъ, еженедъльно, каждый членъ вносиль въ теченіе десяти лътъ около 18 коп. Желающіе могли, разумфется, вносить больше. Полученныя суммы путемъ взносовъ предполагалось увеличивать суммами, взятыми подъ залогь уже выстроенных в домовъ, и затъмъ суммами, получаемыми отъ продажи домовъ членамъ, которымъ ръшено продавать эти дома по жребію, по истеченіи десяти літь со дня основанія союза. Союзъ уже существуетъ трид цать лъть и, судя по отчетамъ, въ первое десятильтие онъ строиль, среднимъ, числомъ по 16 домовъ въ годъ, въ теченіе второго — уже по 40 домовъ, а въ послъднее десятильтие онъ строилъ ежегодно по 43 дома; въ настоящее время выстроено уже 1.016 домовъ, изъ которыхъ болъе половины перешли въ полное владъніе членовъ союза. Въ большинствъ домовъ по двъ квартиры изъ двухъ комнатъ и кухни и одной или двухъ комнатъ на чердакъ. При каждомъ домъ устроены чуланы и подвалы. Есть, однако, дома и большого размъра, гдъ квартиры въ 3 и 4 комнаты, со всеми прочими удобствами.

Певых помвщеній и о постройкь я этой цвли небольших двухь- ажных домиковь, разсчитанных не менве полугода и внесли уже не менве полугода и внесли уже не менве 20 кронь. Условія уплаты обличаєми, что рабочіє тотчась же ганизовали новое большое собраніе, которое пригласили Ульриха, для сужденія его проекта, и туть же рвой основать «Строительный союзь», бравь Ульриха вице-президентомь. Вначалв, разумвется, постройка вится полною собственностью члена

союза черезъ 27 лътъ за годовой взносъ около 50 кронъ (около 25 р.).

Всъ выстроенные союзомъ дома отличаются хорошимъ санитарнымъ устройствомъ, что тотчасъ же отразилось на понижении смертности обитателей этихъ домовъ, принадлежащихъ къ самымъ неимущимъ классамъ столичнаго населенія.

Въ настоящее время въ союзъ числится 15.000 членовъ; конечно, вначаль члены прибывали очень мелленно, и въ первый годъ существованія союза въ немъ числилось всего лишь 222 члена. Но какъ только были построены первые дома союза, число его членовъ стало быстро возростать. Строительный союзъ, обезпечивая своихъ членовъ здоровыми и дешевыми жилищами, является для нихъ еще своего рода сберегательной кассой, такъ какъ по истеченіи десяти лътъ каждый изъ членовъ имъетъ право выйти изъ союза, получивъ обратно всю внесенную имъ за это время сумму съ наросшими на нее процентами. Въ случав же смерти кого-нибудь изъ членовъ, наслъдники его имъютъ право потребовать обратно всю внесенную умершимъ членомъ сумму, сколько бы лътъ онъ ни существоваль членомъ. Такимъ образомъ, членскіе взносы для многихъ явились источникомъ извъстнаго благосостоянія. Нікоторые изъ членовъ нарочно дълали большіе взносы и составляли себъ такимъ образомъ сбереженія, обезпечивающія имъ безбъдное существованіе въ будущемъ.

Кромъ матеріальной, союзъ приноситъ своимъ членамъ огромную нравственную пользу. Возможность жить въ удобныхъ, здоровыхъ, уютныхъ, чистыхъ и привлекательныхъ на видъ жилищахъ, также какъ возможность стать собственниками этихъ жилищъ,

способствують поднятію общаго уровня и развивають опрятность, домовитость и порядочность въ средъ рабочаго населенія столицы. Но дешевыя помъщенія строительнаго союза теперь уже пользуются такою хорошею репутаціей, что спросъ на нихъ всегда превышаеть предложеніе и жильцами въ нихъ бывають не одни только простые рабочіе, а также конторщики, мелкіе чиновники, небогатые литераторы и т. д. Члены союза замъчательно аккуратно выполняють свои обязательства и никакихъ недоимокъ за ними никогда не числится.

Кром'в строительнаго союза, въ Копенгагенъ существуеть еще нъсколько другихъ обществъ, основанныхъ лицами, принадлежащими къ высшимъ классамъ, и также имбющихъ цълью устройство дешевыхъ и здоровыхъ помъщеній. Такъ, между прочимъ, общество врачей устроило дешевыя ввартиры для неимущаго люда. Кромъ всьхь этихъ обществъ, заслуживаетъ полнаго упоминанія еще одно, такъ называемое «Общество мелкихъ садовъ», имкющее целью доставить людямъ, не имъющимъ средствъ выважать лътомъ на дачу, возможность проводить время на чистомъ воздухъ за пріятнымъ и здоровымъ занятіемъ. Общество пріобрало насколько участковъ на окраинъ столицы и, разбивъ ихъ на небольшіе садики, сдаеть ихъ въ аренду за ничтожную плату (отъ 5 кронъ въ годъ) городскимъ жителямъ, преимущественно изъ рабочаго класса. Какъ угадало общество потребности этого класса, доказываетъ то, что въ первый же годъ всъ участки были разобраны, и арендаторы ихъ съ любовью занимаются ихъ воздёлываніемъ, смотря на нихъ, какъ на собственный клочекъ земли.

### Изъ иностранныхъ журналовъ.

«Cosmopolis». — «Revue Bleue». — «Local Anzeiger».

Періодическая печать имфетъ огромное значение въ настоящее время: поэтому, вопросъ Жюля Симона: какое мъсто будетъ отведено газетъ на всемірной парижской выставкъ 1900 г., является вполнъ естественнымъ. Жюль Симонъ, въ своей стать въ «Соятоpolis», дълаеть маленькій историческій обзоръ печати во Франціи и старается проследить ея прегращенія, какъ съ матеріальной. такъ и съ интеллектуальной точки зрвнія. Первая газета во Франціи, какъ извъстно, была основана Ренодо, въ 1631 году. Повидимому, можно считать вполнъ достовърнымъ, что Людовикъ XIII и Ришелье печатали въ ней свои статьи. Въ газетъ Ренодо помъщались всъ текущія новости, поэзія и литература. Въ 1672 году въ этой газетъ уже присоединилась другая «Mercure galant», не имъющая никакого отношенія къ политикъ и наполненная лишь скан-Дальными происшествіями той эпохи. Успъхъ этой газеты продолжался даже Франція смінась, при Вольтеръ. чтобы скрыть свои слезы, и кажется, никогда она не вазалась столь безпечно веселой, какъ наканунъ переворота. Слъдующая газета «Journal de Paris» увидела светь почти накануне революціи. Тогда уже замътно было сильное возбуждение умовъ; всъ увлеказотся Руссо, Тюрго начинаетъ проповъдывать, Кондорсе учреждаеть свой культь, и т. д. Въ Марсели, наконецъ. появилась новая газета, презирающая всякія легкомысленныя выходки и прикасающаяся безъ всякихъ колебаній ко всёмъ великимъ соціальнымъ, политическимъ и религіознымъ проблемамъ. Эта газета называлась «Courrier de Provence» и ею руководилъ Мирабо. Въ 1793 году газеты растуть, какъ грибы, во Франціи. Лублика, которая еще такъ недавно ваніе, вызванное этимъ закономъ въ

ничего не читала, ничъмъ не интересовалась и ничего не знала, узнавая въ Бресть лишь черезъ три мъсяна о томъ, что творится въ Парижъ, теперь вдругъ саблалась необыкновенно любознательной, алчной по новостей и хотъла знать все, что творится, тотчасъ же. Журналистика саблалась силой, такъ какъ она внушала публикъ различныя идеи по своему усмотрънію, и публика воспринимала все, что ей подносили газеты. Послъ 18-го брюмера, однако, первый консуль, сознавая свою силу, безъ церемоніи растопталъ журналистику и объявилъ французамъ, что они будутъ знать о своихъ дёлахъ лишь то, что онъ найдеть нужнымъ сообщить имъ. Исходя изъ этого ръшенія, онъ сразу уменьшилъ число политическихъ газетъ во Франціи до тринадцати.

Во времена имперіи число газетъ еще уменьшилось и остались только «Moniteur» и «Journal des Débats». называвшійся одно время «Journal de l'Empire» и печатавшій статьи Наполеона.

При Реставраціи существовали шесть правительственныхъ газетъ и шесть оппозиціонныхъ. Первыя имъли 14.844 абонентовъ, вторыя—41.330. Печать не находилась подъ запрещениемъ, какъ во времена Имперіи, но, тъмъ не менъе, ей не легко жилось. Парламентская исторія этой эпохи наполнена преніями, предметомъ которыхъ была печать. Всв эти пренія, обыкновенно, имъли своимъ результатомъ новыя мъры строгости противъ журналистики. Шедевромъ въ этомъ отношеніи могуть быть названы законы «справедливости и любви» г. де-Пейронэ, такъ какъ предписываемыя имъ условія представляли нічто вроді смертнаго приговора всей печати. Негодо-

общественномъ мижнім, явно враждебное къ нему отношение палаты пэровъ вынудили - таки правительство взять назадъ этотъ знаменитый проектъ и дать печати нъсколько болъе свободы. Министерство Мартиньяка освободило печать отъ многихъ кандаловъ, уничтоживъ предварительныя разръшенія и цензуру, но вслъдъ затьмъ опять наступила реакція, унесшая, впрочемъ, вмёстё съ собою и короля. Іюльская монархія даровала свободу печати, но вскоръ испугалась последствій и тотчась же начались преслъдованія печати. Не было ни олной оппозиціонной газеты, которая не была бы притянута къ суду и въ теченіе четырехъ льть, напримьрь, газета «Tribune» выдержала 111 процессовъ; также и другія газеты. Зпаменитые сентябрьскіе законы наложили еще болъе кръпкую узду на печать. Несмотря, однако, на всв эти притъсненія и ограниченія, печать все-таки представляла силу и газеты являлись руководительницами общественнаго мнънія. Но главамъ партій пришлось приносить большія жертвы, чтобы только поддерживать свою газету, нужную имъ для пропаганды своихъ идей. Самая организація печати была такова, что она затрудняла ея правильное развитие и распространеніе. Газеты стоили дорого, продавались также дорого. и розничной продажи не существовало. Годовая цъна была минимумъ 80 фр. въ годъ, такъ что лишь богачи да некоторые изъ большихъ клубовъ могли позволить себъ такой расходъ. Вотъ тогда-то явился Эмиль де-Жирарденъ со своею геніальной идеей, которая принесла такіе огромные плоды. Онъ задумалъ основать дешевую газету, исключительно съ коммерческою цёлью, и понизить цвну ради того лишь, чтобы увеличить продажу газеты. Но коммерческая реформа, предпринятая имъ, въ сущности, заключала въ себъ настоящій перевороть не только въ по-

литическомъ, но и въ соціальномъ отношеніи. Чтобы предпріятіе это имъло усиъхъ, нужны были коренныя перемъны; прежде всего перемъны эти должны были произойти въ средъ читателей, затъмъ въ промышленных кругахъ, такъ какъ промышленныя объявленія должны были поддержать газеты. Однимъ словомъ, предпріятіе имъло исключительно коммерческій характеръ и разсчитано было на толиу.

Вызывая переворотъ въ періодической печати, Эмиль де-Жирарденъ не понималъ всего его значенія. Первый шагь его въ этомъ направленіи быль окроплень кровью. По странному капризу судьбы, противникомъ Эмиля де-Жирардена явился Каррель, глава республиканской партіи, тогда какъ Жирарденъ, защищавшій въ данномъ случав принципъ, дорогой сердцу демократіи, на самомъ дълъ былъ ярымъ сторонникомъ буржуазной политики Гизо. Результатомъ столкновенія была дуэль съ несчастнымъ исходомъ для Карреля. На этой почвъ, окропленной кровью идеалиста Карреля, горячо возстававшаго проти введенія рекламы, какъ доходной статьи, въ печать, возросла и окръпла современная французская журналистика. Нынъшнія газеты несутъ громадные расходы. Кромъ изданія, они еще обязаны удовлетворять желаніямъ читателя имъть всъ, самыя свъжія новости со всъхъ концовъ свъта. Читатели требують также, чтобы имъ. давали статьи самыхъ знаменитыхъ ученыхъ, литераторовъ и т. д., все это стоитъ баснословныхъ денегъ. Чемъ же покрываются эти чудовищные расходы? Конечно, не подпиской, такъ какъ, при дешевой цънъ, подписка много не дастъ, а объявленіями. Но чтобы привлечь объявленія въ газету, надо, чтобы она была очень распространена, такъ какъ промышленники принимаютъ во только степень распространенія газеты, а вовсе не то, какія идеи въ ней

проповъдуются и кто въ ней пишетъ. Такимъ образомъ, редакторъ такой дешевой газеты, подъ страхомъ полнаго раззоренья, долженъ заботиться о томъ, чтобы она расходилась, какъ можно больше; онъ долженъ, слъдовательно, угождать вкусамъ толпы, такъ какъ только такимъ путемъ онъ можетъ обезпечить распространеніе своей газеты. Вотъ по этой причинъ журналистика сдълалась совсъмъ не твиъ, чвиъ она была вначалв и чты она должна была бы быть. Она должна была руководить мнъніемътеперь же, наоборотъ, она не руководить имъ, а сама прилаживается къ нему. Она должна была карать, когда нужно; теперь она льститъ, «Врачъ превратился въ отравителя!» восклицаетъ Жюль Симонъ, горюющій по поводу превращенія французской печати изъ орудія пропаганды въ орудіе рекламы.

Со всёхъ сторонъ теперь раздаются рёчи объ обновленіи и регенераціи печати, т. е. о ея наказаніи, прибавляетъ Жюль Симонъ. «Политики вёдь только на это и способны! Я не ожидаю многаго отъ законовъ, но жду всего отъ энергіи и твердой воли серьезныхъ и уб'єжденныхъ писателей. Только печать и можетъ возродить печать!»

Въ высокопарномъ возгласъ Жюля Симона слышится отголосокъ мъщанской души, которая скорбить, что печать такова, какова и мъщанская жизнь. Печать не можеть быть иною тамъ, гдъ основа общества покоится на мъщанскихъ (буржуазныхъ) началахъ, гдъ все есть товаръ, а слъдовательно и печать такое же коммерческое предпріятіе, какъ любое другое. Только съ измъненіемъ этихъ общественныхъ основъ произойдетъ измънение и въ печати, которая въ своемъ современномъ видъ все же лучше и полнъе осуществляеть демократическій принципъ, чъмъ во

Армана Карре

Въ числъ множества всевозможныхъ мемуаровъ, появившихся въ послъднъе время, мемуары Барра, бывшаго дъятеля французской революціи, конечно, не могуть не обратить на себя вниманіе; ученый историкъ и извъстный романисть Жоржъ Дюрюи предприняль изданіе этихъ мемуаровъ, заинтересованный личностью ихъ героя. Онъ, однако, нисколько не заблуждается насчеть характера его, что можно видъть изъ предисловія, къ мемуарамъ въ «Revue Bleue».

Барра, конечно, не могъ забыть Наполеону его изивны. Послв переворота 18-го брюмера онъ жилъ въ Брюссель, въ Провансь, въ Римь, но всюду, гдв только могъ, старался вредить Наполеону. Въ 1804 году онъ чуть-чуть не вызвалъ гряжданской войны во Франціи; онъ радовался измънъ Бернадотта, восхвалялъ «благородный подвигъ» Моро, принявшаго командованіе коалиціонною арміей въ 1813 году, и давалъ совъты Мюрату послъдовать этому «славному» примъру и содъйствовать всъми средствами гибели Наполеона. Барра торжествоваль какъ разъ тогла, когда арміи Наполеона терпъли страшное бъдствіе въ Россіи и Германіи и когда республиканецъ Карно предложилъ къ услугамъ Наполеона свою шпагу, чтобы спасти Францію отъ нашествія враговъ. «Этого простого сближенія достаточно, — восклицаеть авторъ предисловія, - чтобы освътить личность Барра должнымъ образомъ и наложить пятно на его чувства и поступки».

Возвратившись во Фраго 9-го термидора, послубововы въ Париго привътствовалъ ком избавленіе, Барра роскошномъ поч

рое онъ имено

спокойствіемъ, которое лишь изръдка нарушалось появлявшимися въ газетахъ враждебными ему статьями и оскорбительными для него намеками на нъкоторые факты его бывшей политической жизни. Правительство Реставраціи покровительствовало ему, не открывая никому причинъ своей странной симпатіи къ человъку, по давшему свой голосъ за немедленную и неотложную казнь Людовика XVI. И Карлъ X, и Людовикъ XVШ постарались забыть это обстоятельство, въроятно, нуждаясь въ услугахъ Барра, и онъ, воспользовавшись тъмъ, что правительство хранило тайну своихъ отношеній съ нимъ, постарался выставить себя непримиримымъ республиканцемъ въ глазахъ своихъ современниковъ и таковымъ же старается представить себя въ своихъ мемуарахъ. Всв его приближенные и его слуги въ роскошной «хижинъ» Шалльо получили отъ него разъ навсегда приказаніе иначе не титуловать его какъ «гражданинъ - генералъ». Принцесса Шимай не смъстъ называться такъ въ салонъ бывшаго диктатора и оставляеть свой титуль у порога непреклоннаго демократа, дълаясь снова гражданкой Талльень. Въ хижинъ пустынника Шалльо царить такой духъ равенства, что слуги Барра однажды приколотили сгеря гражданки Талльенъ, за то, что онъ титуловалъ свою госножу «Madame la princesse». Барра, не терпъвшій никакого шума и безпорядковъ среди своихъ служащихъ, отнесся совершенно равно къ крикамъ бъдняги, котоили его слуги, и даже улыбъ о томъ, что дало порасправъ, находя на-

Барра остался до роли, надувая съ, надувая са-

аслуженнымъ.

лу. Но это не мъщало ему чувство вать себя счастливымъ, онъ былъ чрезвычайно богатъ, и это огромное состояніе, собранное имъ во время революціи и о происхожденіи котораго онъ, въроятно, и самъ забылъ, даваему возможность удовлетворять своимъ вкусамъ, окружать себя роскошью и выказывать широкое гостепріимство. Его великодушіе и готовность услужить пріобрёди ему много друзей, которые, дъйствительно, любили егои върили въ его республиканскія убъжденія и добродътели, которыхъ у него не было. Барра, несмотря на всъ свои немощи, сохранилъ до конца живость, колкій и проническій умъ. Онъ смвется надъ министрами, надъ правительствомъ, надъ дворомъ, надъ встми ртшительно и даже надъ самимъ собой. Онъ даже умираетъ со смъхомъ. Чтобы сыграть штуку правительству, какъ онъ самъ выражается, онъ отдаль на храненіе въ безопасное мъсто всъ свои бумаги, которыя такъ стережеть правительство, чтобы завладъть ими тотчасъ же послъ его смерти, и вмъсто этихъ бумагь торжественно запечаталь своею печатью нъсволько большихъ зеленыхъ картонокъ съ бумагами, имъющихъ очень внушительный видъ. «Эти картоны, -- сказалъ онъ одному изъ пріятелей, --- немедленно конфискують послъ моей смерти и переправять въ совътъ министровъ и тамъ, въ торжественномъ засъданіи снимутъ печати. И знаете ли, что найдутъ? Счета моихъпрачекъ за тридцать пять лътъ!.. И не мало имъ будетъ труда разобрать эти счета. Въдь сколько я износиль бълья, начиная съ 9-го термидора по нынвшній день»!..

И Барра разразился смъхомъ, прибавляетъ Александръ Дюма, разсказывающій этотъ эпизодъ. Онь смъялся такъ долго и такъ сильно, что съ нимъ смъздся приступъ слабости

съ странный

капризъ судьбы ввергнуль этого веселаго, насмъщливаго человъка въ трагическую эпоху, въ которой ему нечего было делать, и заставиль этого безпечнаго скептика, современника Лантона, Робеспьера, Сен-Жюста, Гоша и Бонапарте, играть роль на ряду съ этими убъжденными фанатиками, съ веливими честолюбцами той эпохи? Онъ быль слишкомъ испорченнымъ, слишвомъ изнъженнымъ человъкомъ, чтобы искренно увлечься идеями и страстями ея. И, конечно, онъ не могъ по своей натурв поступать иначе и ему ничего не оставалось другого, какъ эксплуатировать революцію и пользоваться ею для удовлетворенія своихъ страстей. Быть можетъ, потомство слишкомъ строго судить Барра. Но это неудивительно. Онъ является пятномъ среди людей, отличавшихся энергическою душой и твердыми убъжденіями. Барра быль не на своемъ мъстъ среди суровыхъ республиканцевъ; ему приличнъе было бы находиться среди щеголей и повъсъ временъ регентства или на интимныхъ ужинахъ **усроиваемыхъ Людовикомъ: ХУ въ честь** т-те Дюбарри. Въ этой рамкъ его цинизмъ, испорченность, насмъщливый скептицизмъ и другія аналогичныя качества были бы какъ разъ кстати и не ръзали бы такъ глаза своимъ контрастомъ съ горячею искренностью героевъ великаго движенія.

«Lokal-Anzeiger» печатаетъ статью, весьма лестную для женщинъ англосаксонской расы. Авторъ говоритъ между прочитъ: «Англійская нація веседа отличалась уваженіемъ къ женщинъ и такое отношеніе, замѣчаемое рѣшительно во всѣхъ классахъ населенія, не мало способствуетъ отъ своей жены полнаго подчиненія и не смотритъ на нее, какъ на безправное существо. И воспитання унадокъ составляютъ среди англійскихъ дъвушекъ отличается отъ воспитанія, получаемаго дъвушу унадокъ составляють среди англійскихъ женщинъ крайне рѣдкое явленіе. Даже въ бѣднѣйшихъ классахъ англійскаго населенія наблюдается такое отношеніе къ женщинамъ, кото-

рое могло бы служить примфромъ для многихъ цивилизованныхъ напій. Англичанинъ рабочій не смотрить на свою жену, какъ на рабу, обязанную служить ему. Въ огромномъ большинствъ случаевъ жена -равноправная подруга и, быть можетъ, отъ того случаи развода такъ ръдки въ среднихъ и низшихъ классахъ населенія. Англійскія дівушки, кромі того, выходять замужь, большею частью уже въ такомъ возраств, когда онъ въ состояніи серьезно обсудить свое ръшеніе. Онъ всегда болье или менње независимы и не могутъ привести въ свое оправдание впоследствии свое незнаніе жизни. По межнію автора, бракъ въ Англіи заключается на гораздо болъе разумныхъ основаніяхъ, нежели въ Германіи, но за то въ немъ нътъ той поэтичной струи, которою отличаются отношенія жениха и невъсты въ Германіи. Англичанки выходять замужъ по любви, но онъ чужды всякой сантиментальности. Бракъ въ Англіи-это настоящая ассоціація двухъ людей, прилагающихъ свои силы, чтобы создать себъ тотъ «Номе», который составляетъ идеалъ каждаго англичанина. Несмотря на это, браки въ Англіи все же, въ общемъ, бываютъ счастливъе, нежели во многихъ другихъ странахъ. Благодаря своему трезвому взгляду на вещи, своей подготовленности въжизненной борьбъ, англичанки менње подвержены разочарованіямъ. Англичанинъ вовсе не стремится разыгрывать роль обожаемаго деспота въ семьъ и поэтому не требуеть отъ своей жены полнаго подчиненія и не смотрить на нее, какъ на безправное существо. И воспитаніе англійскихъ дівушекъ отличается отъ воспитанія, получаемаго дъвушками другихъ націй. Англичанка съ юныхъ лътъ пріучается къ самостоятельности и въ ней очень рано развивается чувство независимости. Къ

ствамъ, которыя могутъ думать о себъ и сами за себя отвъчають, и онъ пріучаются обдумывать каждый свой шагь. Подная свобода товарищескихъ отношеній съ мужчинами съ юныхъ лётъ пріучаеть ихъ раздичать хорошее отъ дурного и содъйствуетъ расширенію ихъ умственнаго кругозора. Ихъ правственность не только не страдаеть отъ такого общенія, но получаеть болье прочныя основы. Лицемфріе почти неизвъстно и сии вд "Сиванвриглив синдоком нътъ надобности прибъгать къ нему; онъ привыкли поступать самостоятельно, не прибъгая ни къ какимъ уловкамъ.

Въ Германіи, прибавляеть авторъ. принято думать, что въ Англіи нътъ настоящихъ хозяекъ дома — «Hausfrau», между тъмъ какъ въ Англіи находять, что німка всегда играеть роль экономки въ домъ своего супруга. Оба взгляда, какъ крайніе, не вполнъ справедливы. Авторъ полагаетъ, что разница между положеніемъ въ семьъ англичанки и нъмки зависить отчасти отъ экономическихъ причинъ, такъ кавъ въ среднемъ англійскія семьи богаче нъмецкихъ, и англичанка можетъ не отдавать всего своего времени домашнему хозяйству ради вящей экономіи.

# письмо въ редакцію.

М. г. Не откажите дать мъсто въ вашемъ журналъ следую-

щему разъясненію.

Въ статъв «Экономическій факторъ и идеи» («Міръ Божій», апръль) я привель нъсколько выдержекъ изъ «Богатства народовъ» Смита, изъ которыхъ, по моему мићнію, вполит ясно, какому общественному классу Смитъ «менъе всего сочувствовалъ», а именно, купцамъ и фабрикантамъ. Въ апрельской книжке «Русскаго Богатства» г. Михайловскій противъ этого возражаетъ и приводитъ нижеслъдующую цитату изъ моей книги «О кризисахъ»:

«Мальтусъ. сочиненія котораго были въ высшей істепени тенденціовны и всегда преслъдовали опредъленную политическую цъль, выступилъ въ защиту веилевладъльческаго класса отъ тъхъ нареканій съ безполезности, которымъ вемлевладёльцы подвергались со стороны Адама Смита и его учени-ковъ. Такое отношеніе къ общественной роли вемельной аристократіи со стороны Адама Смита впелит гармонировало съ революціоннымъ характеромъ той эпохи, когда писаль Ад. Смить. Хотя Смить во многихь местахь своей внаменитой книги говоритъ, что интересы торгово-промышленнаго сословія противоположны интересамъ всей націи. Тімъ не меніве вся книга его провикнута возврзніемъ, что торгово-промышленные классы представляютъ собою главную, если не единственную силу націи». Эта цитата даетъ поводъ г. Михайловскому сказать:

«Въроятно, въ качествъ человъка науки, г. Туганъ-Барановскій имъетъ два прямо противоположныя метнія объ одномъ и томъ же предметть. Я профанъ и такой роскоши позволить себъ не могу».

Внимательный читатель легко замётить, что «сословіе» и «классы» не одно и то же. Интересы торгово-промышленнаго сословія (т. е. купцовъ и фабрикантовъ) Смитъ признавалъ противоположными общественнымъ; но торгово-промыпленные классы (т. е. купцы, фабриканты и рабочіе) признавались Смитомъ важнъйшей силой націи. Но дъло не въ этомъ. Развъ признавать силой ту или иную общественную группу, это значитъ сочувствовать ей? Врядъ ли кто-либо будетъ отрицать, что буржувзія является крупной силой въ Западной Европ'я, а въ изв'ястныя эпохи являлась и господствующей силой. Следуеть ли изъ этого, что буржуазія пользуется всеобщимъ сочувствіемъ?

Если я скажу, что въ настоящее время самая могущественная военная держава Германія—равносильно ли это выраженію моего сочувствія Германіи? Почему же г. Михайловскій изъ моего указанія, что Смить признаваль силу купцовь и фабрикантовь заключаетъ объ его сочувствіи имъ? Наоборотъ, именно потому, что Смитъ зналъ силу этого общественнаго класса, онъ относился къ нему сътакой враждебностью, какъ можно убъдиться хотя бы изъ нижеслъдующихъ словъ А. Смита.

«Правда, надъяться на полную свободу торговли въ Великобританіи было бы такимъ же безуміемъ, какъ ожидать осуществленія въ ней республикъ Утопіи или Океаніи. Не только общественные предразсудки, но что побъдить всего труднъе, частныя выгоды многихъ отдъльныхъ лицъ представляютъ въ этомъ отношеніи неодолимую преграду.

...Въ настоящее время опасна самая ничтожная попытка противъ монополіи фабрикантовъ надъ всъмъ обществомъ. Монополія та до того усилида число людей въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ производствахъ, что они представляютъ какъ бы многочисленную армію, всегда готовую къ отпору, страшную для правительства и при нѣкоторыхъ обстоятельствахъ наводившую страхъ на само законодательство.

…Если членъ нарламента выскажется противъ монополіи, то ничто не предохранитъ его отъ клеветы, личныхъ оскорбленій, но даже отъ дъйствительной опасности со стороны негодующей и обманутой алчности наглыхъ монополистовъ». («Богатство народовъ», кн. IV, глава II).

Что же касается до землевладѣльцевъ, то Смиту принадлежитъ извѣстная фраза, что они «собираютъ плоды тамъ, гдѣ не сѣяли», но, тѣмъ не менѣе, въ землевладѣльцахъ Смитъ видѣлъ своихъ союзниковъ въ борьбѣ за своо́одную торговлю («къ чести поземельныхъ собственниковъможно сказать, что они менѣе всякаго другого класса заражены гнуснымъ духомъ монополіи», «Богатство народовъ», кн. IV, гл. II) и это побуждало его вообще относиться къ нимъ съ симпатіей, хотя онъ и признавалъ экономическую безполезность класса людей, живущихъ на счетъ земельной ренты.

Предоставляю судить самому читателю, им во ли я «въ качеств в челов на науки» два прямо противоположных в межнія объодномъ и томъ же предмет в.

М. Туганъ-Барановскій.

Издательница А. Давыдова.

Редакторъ Винторъ Острогорскій.

# БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ ОТДЪЛЪ

ЖУРНАЛА

# "МІРЪ БОЖІЙ".

Май 1896 г.

Содержаніе. Беллетристика.— Публицистика.— Исторія русская и всеобщая.— Соціологія и исторія культуры.— Психологія.— Политическая экономія.— Народныя изданія.— Новости иностранной литературы.— Новыя книги, поступившія въ редакцію.

### БЕЛЛЕТРИСТИКА.

М. А. Лохвицкая (Жиберъ). «Стихотворенія».—Л. Г.\*\*\* «Отвлики живни».— С. П. Потресовъ. «Стихотворенія».— Н. А. Пановъ. «Гусли ввончаты».— А. Тэннисонъ. «Магдалина» (поэма).

М. А. Лохвицкая (Жиберъ). Стихотворенія. Москва. 1896 г. Муза декадентовъ словно пріумолкла за последнее время, и ей на смену выступиль рядь поэтовъ, вдохновляемыхъ традиціями добраго стараго времени, когда еще въ почетъ были «розы» и неизбъжная къ нимъ риема «грёзы», когда поэты воспѣвали «младость» и съ нею вийсти «радость», и ихъ «неясныя мечты вокругъ витали красоты», «et caetera, et caetera, чему давно прошла пора». Не потому, чтобы мы перезръди и потеряди вкусъ къ такимъ пріятнымъ вещамъ, а потому, что каждое время и думаетъ, и чувствуетъ по своему, и «перепъвы старины намъ просто кажутся смѣшны». Такіе перепѣвы составляють содержаніе стихотвореній г-жи Лохвицкой (Жиберъ), которая поднимаетъ на ноги весь немудрый антуражь старой поэзіи. Туть есть весна, nocturno, феи, лъсъ, рыцари и маски, и любовь — любовь безъ конца. Предъ нами любовный дневникъ, куда поэтесса съ заботливостью влюбленной, для которой нать пустяковь, заносила каждое «содроганіе сердца». Нісколько комично положеніе читателя, которому приходится на протяжении десяти слишкомъ печатныхъ листовъ выслушивать признанія въ любви, присутствовать при ея терзаніяхъ и и восторгахъ наконецъ, въ качествъ благороднаго свидетеля, благословлять счастье «вечнаго союза двухъ пламенныхъ сердецъ». Прескучный народъ эти господа влюбленные. Занятые другъ другомъ, они ръшительно не обращаютъ вниманія на окружающихъ. Въ жизни это бываетъ подчасъ мило и даже трогательно, только не въ печати, которой очень мало дёла до того, когда и при какихъ условіяхъ встрётились герои, какъ претерпъвали «сладкія муки» и что отсюда воспоследовало. Темъ более, если это изложено въ форме шабдонной, мъстами почти дътской, напоминающей вдохновенныя строфы, которыя «онъ» въ 17 летъ подноситъ «ей». Въ данномъ случав разница лишь та, что ухаживаеть за «нимъ»—«она» и силится плънить «его» такими, напримъръ, стихами:

Вихорь въ небѣ поднядся,
Закружился, завидся,
Ввилъ столбомъ песокъ и пыль.
Со степной травой—ковыль.
Легкой птицей на конѣ,
Станомъ гибкимъ наклонясь,
Мчится съ вѣтромъ наравнѣ
Молодой татарскій князь... и т. д., и т. д.

Первые два стиха напоминають и ксколько начало дътской пъсенки про мопсика: «Онъ наълся, напился, хвостъ колечкомъ завился». Конечно, это простое совпаденіе, о чемъ свидътельствують несомивно оригинальныя строфы, въ родъ слъдующей:

#### ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА.

Давно кого-то ждетъ Царица Мая, Кого-то ищетъ вворъ ея влюбленный, Идетъ она по рощъ отдаленпой, Съ головки свътлой ландыши роняя. Тамъ съ нею долго ждалъ желанной встръчи Іюнь, красавецъ съ темными очами, Но, встрътившись, они смутились сами, Отъ страстныхъ думъ не находили ръчи... Завороживъ сердца истомой сладкой, Ихъ здъсь свела невъдомая сила;— Она ръсницы скромно опустила, А онъ шепнулъ: «люблю тебя!» украдкой.

Затемъ, проходитъ месяцъ, и-

«Вы внаете-ль,— поють цвётамъ стрекозы,— Гдё были мы, откуда прилетёли? Мы ткали пологь дётской колыбели "Изъ лепестковъ осыпавшейся розы. Его раздвинетъ мальчикъ темноокій Дитя іюль, съ кудрями золотыми...»

· Не правда-ли, что за святая простота?

С. Потресовъ. Стихотворенія. Спб. 1896 г. Ц. 1 р. Г. Потресовъ посвящаетъ свои стихотворенія матери, и эпиграфомъ кънимъ онъ могъ бы взять стихотвореніе Некрасова:

Любезна маменька, примите Сей слабый трудъ, И разсудите, Годится-ли куда-нибудь.

Маменька была бы еще больше тронута, хотя и теперь она можетъ быть вполнъ довольна сыномъ. Онъ—весь благонравіе, смиренномудріе и уваженіе къ старшимъ; послъднее въ особенности. Чувства его отличаются гражданскимъ мужествомъ, какъ показываетъ вдохновенное стихотвореніе, озаглавленное «13-е января 1895 г.», въ коемъ восиъвается дарованіе 50.000 р. въ помощь нуждающимся литераторамъ. Излюбленныя его темы—некрологи, посвященія и новогоднія встръчи. Есть нъчто и отъ ума своего. «Крейцерову сонату» Л. Толстого онъ перекрестилъ

въ «Сонату Крейцера», что можетъ смутить иного читателя, не сочинилъ-ли эту сонату нъкій Крейцеръ. Дъло же объясняется гораздо проще: «Крейцерова соната» не укладывалась въ стихъ. а въ такихъ случаяхъ «поэтическая вольность» (licentia poetica) даетъ полное право не церемониться съ заглавіями.

Л. Г. Стихотворенія Отклини души (1879—95). Больная душа (повъсть въ стихахъ). Ипатія (драматическая поэма). Мирра (драматическія нартины изъ древней Индіи). Москва. 1896 г. Ц. 1 р. 75 к. Скромность-вотъ отличительная черта г. Л. Г., подъ иниціалами скрывающаго имя, быть можеть, достойное великой славы. Положимъ. «что слава? — яркая заплата на ветхомъ рубищъ пъвца», а все же, какъ хотите, лестно прославиться поэтомъ. И тъмъ похвальнъе такая скромность, что если не именемъ, то своей особой г. Л. Г. наполняеть безъ малаго всю Россію. Подъ каждымъ стихотвореніемъ онъ тщательно отм'ячаетъ м'єсто, гдв оно родилось, и на страницахъ такъ и мелькаютъ: «Казань, Харьковъ, Одесса, Сарапулъ, Николаевъ, Москва. Вятка, Севастополь». «Экъ его мотаетъ», скажетъ иной домостав. Съ неменьшей тщательностью отмічено время-день и годь, когда появлялись на світь плоды его «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замътъ», чъмъ г. Л. Г. напоминаетъ незабвенной памяти «Ивана сына Перерепенко» съ его классическими записями: «сія дыня съблена такого-то числа», а если присутствовалъ кто, то-«и присутствоваль такой-то».

Познакомивъ читателей съ авторомъ, намъ немногое нужно, чтобы ознакомить ихъ и съ его дынями,— «стихами» слъдовало бы сказать, но, будучи искренно и дружески расположены къ автору, мы отъ души совътуемъ ему — послъдовать примтру императора Діоклеціана, который имперію промънялъ на дыни, за что и увъковъченъ въ исторіи. Ибо мы глубоко убъждены, что т. Л. Г., занявшись какимъ-либо болье произаическимъ дъломъ, скоръе нашелъ бы себъ покойное мъсто и пересталъ бы мыкаться по бълу свъту. Въ настоящее отчаяніе можно придти и убъжать на край свъта отъ такихъ, напр., стиховъ:

#### СТАНСЫ.

Боролся я, пока хватало силы, но больше нътъ, бороться не могу! Не пожелаю злъйшему врагу то вынести, что, върно, до могилы ускорить путь мнъ. Я, въдь, не далекъ отъ ледяныхъ, губительныхъ объятій всесильной смерти. Всъхъ моихъ собратій искавшихъ истины, —сгубилъ ужасный рокъ.

За что же ты, съ душой такой высокой,—
молчаніемъ мий истомила грудь?
желанная, хоть слово! Что-нибудь
подай въ отраду. Подвязать осокой (?!..
цвётокъ болящій—святс,—все равно,
какъ и съ мольбою неподдёльно-жаркой
храмъ, бурями расшатанный давно,—
скрёпитъ вовдушной, смёлой аркой!

Все. Неужели же это стихи? Можно подумать, что это — проза, случайно возведенная въ стихотворный чинъ по недосмотру метранпажа, не распорядившагося разставить строчки, какъ случайно возведенная въ стихотворный чинъ по недосмотру метранпажа, не распорядившагося разставить строчки, какъ случать. А можетъ быть, это — проявленіе все той же скромности г. Л. Г., который не хочетъ начинать каждую строчку съ большой буквы, какъ прочіе самомнительные и преисполненные гордыни служители музъ, — и забываетъ ореографію, незнающую никакой скромности. «Подвязать осокой цвутокъ болящій», — спору нуть, — «свято»; «храмъ скрупить воздушной смулой аркой» — дулотоже хорошее и даже прямо-таки богоугодное, — но причемъ здусьпоэзія, а также — здравый смыслъ?

Сказаннаго, полагаемъ, достаточно, чтобы избавить насъ отъ разбора «Больной души», «Ипатіи», «Мирры». Pour la bonne bouche, приведемъ только конепъ последней. Героиня, спасаясь объгствомъ, вбъгаетъ на башню,— и затъмъ:

Цинирасъ (Сломавъ окончательно дверь, убъгаетъ наверхъ). Мирра (въ то же міновеніе падаетъ мимо окна внизъ съ вершины башни).

Кенхренсь (увидавь это, страшно вскрикнула): А!!!

Подпись внизу: «На Черномъ морѣ» — объясняетъ, въ чемъ дѣло. Бѣднаго автора, должно быть, укачало, результатомъ чего и явилась эта удивительная «драматическая картина».

Гусли звончаты. Птсни, были и разныя стихотворенія Н. А. Панова. Спб. 1896 г. Ц. 1 р. 50 к. Изданіе произведеній г. Панова украшено его портретомъ и сопровождено біографіей. Это ввело насть въ заблужденіе, что г. Пановъ умеръ, но, оказывается, онъживъ, и мы отъ души желаемъ ему многихъ лѣтъ. Приложеніе портрета и біографіи весьма пе лишне, потому для многихъ, —мы въ томъ числѣ, —личность автора представляетъ полный иксъ, а свои стихотворенія, очевидно, онъ и самъ не считаетъ достаточными для своей характеристики, съ чѣмъ и мы вполнѣ согласны. Онъ выступаетъ яко бы народнымъ поэтомъ, на томъ основаніи, что онъ—сынъ крестьянина, хотя съ младыхъ ногтей не имѣетъничего общаго съ крестьянствомъ, и, какъ узнаемъ изъ біографіи, велъ обычную жизнь интеллигентнаго пролетарія. Что же касается «народности» его «поэзіи», то вотъ небольшой, но характерный образчикъ:

На базарѣ Матрена стояла, Цѣлый свертокъ холста продавала; Она думала: «если продамъ я, Ни копъечки мужу не дамъ я».

Далье, Матрена перечисляеть, что она купить, но туть она: зазъвалась и—

Холстъ у ней изъ-подъ мышки украли! Мужики головами качали, А она: «Богъ съ тобой, холстинка!» И... пошла невеселая съ рынка.

Только и всего. Есть затымъ «Пфсни любви», въ которыхъвсе какъ водится: «Щечки пурпурныя, глазки лазурныя, локоны черные, ножки проворныя», и прочія прелести, щедрой рукой гас-

точаемыя по адресу «предмета». Есть еще «Разныя стихотворенья», о содержательности и поэтичности коихъ даетъ представленіе слъдующая, напримъръ, «эпиграмма»:

#### НАДГРОБНАЯ КАБАТЧИКУ.

Водой онъ водку разбавлялъ И, наливая водку въ стклянки, Ее народу продавалъ, Но Богъ ва это покаралъ: Кабатчикъ умеръ... отъ водянки.

Но верхъ «народности» нашего «поэта» представляетъ «Утро въ редакціи», гдъ засъдающіе съ 10 часовъ утра «сотрудники» ежемъсячнаго журнала (удивительно трудолюбивый составъ его!) ведутъ такіе разговоры.

#### публицистъ.

«Что-жъ проповѣдуютъ они, Громя народниковъ сурово? Какое слышимъ въ наши дни Мы символическое слово? Какой въ почетѣ нынѣ «измъ»? Скажите...

#### критикъ.

Космополитизмъ, Или къ отчизнъ равнодушье, Словечко модное теперь...

#### РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ.

Намъ славный Питеръ задаетъ Тонъ въ этомъ миломъ направленьи... Здъсь каждый пошлый идіотъ Кричитъ въ какомъ-то озлобленіи: «Долой народность!»

Пародируя возгласъ г-жи Роланъ, не въ правѣ ли читатели г. Панова воскликнуть: «О поэзія, поэзія! сколько пошлости печатается во имя твое!» Но къ чему припутывать сюда народъ и взваливать на его отвѣтственность всякую глупость, сорвавшуюся съ пера того или иного Панова? Мало происходить изъ народа, — надо понимать его, знать его интересы и, главное, умѣть ихъ выражать. Некрасовъ былъ помѣщикъ, что не помѣщало ему быть истиннымъ народнымъ поэтомъ, а произведенія г. Панова, не смотря на приложенный портретъ и біографію, не смотря на псевдонародное заглавіе—просто, вѣжливо выражаясь, макулатура.

Альфредъ Теннисонъ. Магдалина (Maud), поэма. Пер. А. М. Оедорова съ вступ. статьей Ив. Ив. Иванова «Теннисонъ и его поэзія». Изъ всёхъ поэтовъ современной Англіи Теннисонъ пользуется самой широкой популярностью въ массъ читателей и на своей родинъ, и за ея предълами. Въ Россіи далеко не вся его поэзія извъстна въ переводахъ, и многія изъ его лучшихъ вещей, какъ стансы «Іп Метогіат», рыпарскія баллады «Іdylls of the King», поэма «Princess» и др. не переведены до сихъ поръ; но и не-

полное знакомство съ Теннисономъ, а тъмъ болъе знаніе всъхъ его произведеній, возбуждаетъ симпатіи къ пъвцу простыхъ чувствъ и свътлыхъ идеаловъ. Прозрачность и ясность поэзіи Теннисона, жизненность и простота затрагиваемыхъ имъ поэмъ, доступность его человъчныхъ и непосредственныхъ настроеній, а, главное, любовь къ людямъ, проникающая каждый его стихъ—все это объясняетъ его популярность въ массъ читающей публики. Но и среди цънителей чистаго искусства есть много поклонниковъ у поэталауреата, который воплотилъ свои идеи и чувства въ истинно прекрасные, поэтическіе образы.

Къ имъющимся до сихъ поръ русскимъ переводамъ Теннисона г. Өедоровъ прибавилъ поэму «Маид», изданную въ Москвъ съвступительной статьей Ив. Ив. Иванова. Въ сущности, эта статья представляетъ для русской публики большій интересъ, чѣмъ переводъ г. Өедорова: г. Ивановъ въ самомъ дѣлъ знакомитъ съжизнью и творчествомъ Теннисона, излагаетъ подробно и интересно лучшія его вещи, а переводъ «Маид» г. Өедоровымъ даже отдаленно не знакомитъ чита теля съ поэмой, — такъ сильно искажены и внутренній смыслъ, и внѣшняя красота формы.

Въ прекрасномъ очеркъ г. Иванова мы знакомимся съ своеобразно спокойной и полной достоинства жизнью Теннисона. Поэтомъ сдълала его первая глубокая скорбь, омрачившая юность: его близкій другъ, Артуръ Галламъ, сынъ извъстнаго историка, умеръ трагической смертью въ 22 года и Теннисонъ, неразлучный съ нимъ съ дътства, начинавшій совмъстно съ нимъ пробовать силы въ поэзіи, почувствовалъ себя осиротълымъ. Скорбь углубила его душевнуюжизнь, заставила его глубоко задуматься надъ вопросами бытія и въ результатъ получились безсмертные стансы «Іп Метогіат», гдъ искренняя, глубокая печаль отражается въ проникновенныхъ поэтическихъ мелодіяхъ и постепенно наростаетъ въ высокія философскія настроенія, примиренныя съ трагизмомъ жизни, и вслъдъ за безутъпными элегіями слъдуютъ свътлые гимны любви къ природъ и людямъ и мирныя пъсни души, прозръвшей, понявшей смерть и въчность:

Говоря объ «In Memoriam» и отмѣчая своеобразную красоту этого гимна скорби, г. Ивановъ не упоминаетъ о другомъ, стольже характерномъ для оптимистическаго міросозерцанія поэта стихотвореніи «Тwo Voices» (Два голоса), представляющемъ борьбу двухъ голосовъ въ дупів поэта, голоса мрачнаго отрицанія и свѣтлой вѣры. Идеализмъ одерживаетъ верхъ въ этой внутренней борьбѣ и философская идея поэмы проведена съ большой красотой.

«In Memoriam» было первымъ истинно псэтическимъ произведеніемъ Теннисона, котя и раньше, еще будучи студентомъ, онъ издавалъ сборники своихъ стиховъ, совершенно, впрочемъ, подражательнаго характера. Но красота его философскихъ стансовъ, посвященныхъ памяти друга, далеко не сразу нашла оцънку въ обществъ и у критиковъ. Это была пора матеріализма въ Англіи, и религіозно настроенная поэма молодого Теннисона встръчена была насмъшками и осужденіями. Поэтъ замолкъ, почувствовавъ

себя чужимъ въ окружающей его средѣ; въ теченіе десяти лѣтъ онъ ничего не писалъ для печати, употребивъ эти долгіе годы для работы надъ своимъ талантомъ и выработки своего міросозерцанія.

Когда онъ послъ того выступиль съ новымъ сборникомъ стиховъ, отношение критики стало инымъ и о немъ стали писать, какъ о новомъ могущественномъ геніи. Изъ поэтовътого времени болье всего превозносиль таланть Теннисона Вордсфорть, такъ что, когда послъ смерти послъдняго, постъ поэта-лауреата сдъдался вакантнымъ, Теннисонъ избранъ былъ его заместителемъ. И съ этихъ поръ, вплоть до смерти поэта въ 1893 г., онъ жилъ тихо и безмятежно, почти безъ всякихъ событій и перемънъ во внашней жизни, напоминая античныхъ павцовъ своей отчужленностью отъ суеты и волненій жизни. Въ своемъ небольшемъ помъстьи на о-въ Уайтъ, Теннисонъ прожилъ всю жизнь, углубленный въ работу, писалъ больше, чемъ лучше поэты века (сумма написанныхъ им и стиховъ равняется 100.000, т.-е., приблизительно, тому, что написали Вордсфортъ и Шелли вмѣстѣ взятые), уединялся отъ общества и привлекалъ всеобщія симпатіи ръдкой гармоніей между своимъ свътлымъ творчествомъ и благородствомъ личной жизни. Последнимъ аккордомъ этого пельнаго по своей красотъ существованія была смерть поэта, о которой г. Ивановъ, къ сожальнію, не говорить въ своемъ очеркь. Теннисонъ дожилъ до 84 лътъ (онъ род. въ 1809 г.) и умеръ съ свътлой върой въ будущее человъчество, съ какимъ-то особымъ торжественно спокойнымъ отношеніемъ къ смерти. Последнимъ его стихотвореніемъ было «Crossing the bar» (Переваль), написанное за нъсколько дней до смерти. Въ немъ онъ проситъ, чтобы «не было слезъ разлуки, когда онъ отправится въ путь», потому что. «хотя далеко за наши границы времени и пространства-теченіе волнъ унесеть меня, но я надъюсь увидъть Кормчаго лицомъ къ лицу. когда пересъку валы». Эти слова, переложенные на музыку, исполнялись на похоронахъ поэта. Согласно его желанію, погребеніе его лишено было обычныхъ знаковъ траура: бѣлый цвѣтъ гроба и колесницы, бълые цвъты и свътлыя одежды сопровождающихъ гробъ, радостное пъніе въ Вестминстерскомъ аббатствъ, гдф похороненъ поэтъ-лауреатъ, славословіе надъ его гробомъ, отсутствіе слезъ и сожальній — все это составляло неизгладимую картину для всякаго присутствующаго. Казалось, что присутствуещь не при печальномъ концъ, а скоръе при радостномъ эрълищъ перехода къ чему-то прекрасному и высокому. Если не всъ люди дошли до такого отношенія къ смерти, то отрадно видёть побъду надъ страхомъ смерти у свъточей человъчества; въ этомъ отношеніи Теннисонъ, жившій какъ художникъ-мыслитель и оставшійся върнымъ себъ и въ смерти, составляетъ истинно прекрасное и поучительное въ лучшемъ смыслъ слова явленіе.

Жизни поэта соотвытствуетъ міросозерцаніе, отразившееся въ его творчествъ. Мы видъли, что въ «Іп Memoriam» сказался уже его оптимизмъ и въра въ высшій смыслъ жизни. Всъ дальнійшія произведенія проникнуты тымъ же духомъ, воспываеть ли

поэтъ утонченныя чувства средневѣковыхъ рыцарей и ихъ дамъ или наивную душу любящей крестьянки, задѣваетъ-ли онъ волнующе вопросы дня или скрываетъ сатирическій умыселъ за граціознымъ сюжетомъ во вкусѣ итальянскихъ средневѣковыхъ новеллъ. Всегда Теннисонъ гуманенъ и воодушевленъ вѣрой вълучшія чувства людей, всегда въ немъ чувствуется теплота и отзывчивость на страданіе, а, главное, всегда въ немъ чувствуется истинный поэтъ съ неизсякаемой молодіей въ душѣ.

Наиболе знаменить, хотя едва-ли выше всего другого въ художественномъ отношении, циклъ рыцарскихъ балладъ Теннисона «Idylls of the King». Они воспроизводять сказанія цикла «Круглаго стола» и создають поэтические образы идеальныхъ женщинь, соединяющихъ глубину страстей събезпред вльной чистотой души, и героевъ, преданныхъ до самозабвенія своимъ рыпарскимъ идеаламъ. Самъ король Артуръ, не знающій личныхъ привязанностей и всецто поглощенный своимъ идейнымъ міромъ, является грандіозной эпической личностью, вполн'є пальной по своей отчужденности отъ земныхъ цълси. Но рядомъ съ нимъ его жена, королева Жиневра, столь же поэтична и привлекательна своими земными чувствами, своей жаждой привязанности и своей пъжностью, — ея любовь къ безупречному Ланселоту обвъяна поэзіей и измѣна королю кажется не преступленіемъ, а дѣйствіемъ безпощаднаго рока, также какъ нъжное глубокое чувство прекрасной Элленъ, подруги Ланселота.

Тъ же человъчныя и общепонятныя чувства Теннисонъ воспъваетъ въ своихъ герояхъ и героиняхъ иного типа, скромныхъ обитателяхъ полей, морякахъ и т. п. Большой и вполнъ заслуженной популярностью пользуется его поэма «Энохъ Арденъ», показывающая, какъ самыя сложныя драмы жизни разрышаются мирно, если побужденія дъйствующихъ лицъ остаются чистыми и добрыми. Энохъ Арденъ и другъ его Филиппъ любятъ одну и ту же дъвушку, и когда она избираетъ перваго, Филиппъ не таитъ злобы къ другу. Но когда Энохъ, отправившись въ море, пропадаеть безь вести, и после долгихъ леть ожиданія жена его выходить замужь за Филиппа, готовится новый актъ душевной драмы: Энохъ возвращается уже почти старикомъ-и узнаетъ, что семья его счастлива безъ него: онъ проходитъ у оконъ дома Филиппа и наблюдаетъ картину счастья своей жены въ ея новой семьв. Онъ удерживается отъ крика, который «разрушиль бы миръ этого очага» — и уходитъ умирать въ одиночествъ. Во всей поэмъ съ ея поэтичными описаніями моря, картинами тихой семейной идилліи, грустными, но гармоничными настроеніями, свътится необычайно ясная душа поэта, большая любовь и жалость къ людямъ и стремление научить ихъ незлобивому красивому отношенію къ жизни.

Къ лучшимъ поэмамъ Теннисона относится также «Princess», такъ живо напоминающая остроумнъйшія комедіи Шекспира своимъ граціознымъ содержаніемъ. Группа дівушекъ, основавшая самостоятельную колонію, гді оні серьезно предаются наукамъ и искусствамъ и строго ограждаютъ себя отъ всякаго мужского вторженія, хитрость, при помощи которой влюбленный принцъ пробирается въ этотъ своеобразный монастырь, открытая война, когда присутствіе принца открыто, и наконецъ, жалость принцессы, переходящая въ любовь—все это разсказано Теннисономъ съ тонкимъ юморомъ и массой поэтическихъ деталей. Ученая принцесса и ея подруга—граціознѣйшіе изъ «синихъ чулковъ»—отстаиваютъ женскую эмансипацію обаяніемъ своихъ чистыхъ сердецъ и своей красоты, и, какъ всегда у Таннисона, ихъ любящая натура одерживаетъ верхъ надъ холоднымъ принципомъ и любовь дополняетъ ихъ душевный міръ.

Г. Ивановъ разсматриваетъ также поэмы Теннисона на гражданскія темы, какъ «Locksley Hall», гдѣ авторъ возмущается противъ тиранніи богатства въ жизни и воспѣваетъ благороднаго и самоотверженнаго труженика науки, забывающаго личное горе въ борьбѣ за идею.

Мы не согласны однако съ тъмъ, что въ число гуманитарныхъ поэмъ г. Ивановъ включаетъ «Маид», къ переводу которой приложена его статья. Сюжетъ «Маид» заключается въ томъ, что разочарованный въ личной жизни герой находитъ исходъ своему горо въ войнъ, вспыхнувшей какъ разъ во время, чтобы заставить его забыть себя въ бъдствіи цълой націи. При этомъ Теннисонъ поетъ гимнъ войнъ, говоря, что она возбуждаетъ силы націи, возвышаетъ ея духъ и имъетъ самыя благотворныя послъдствія. Эта проповъдь войны, порожденная моментомъ шовинистскаго увлеченія со стороны поэта - лауреата, въ настоящее время кажется по меньшей мъръ устарълой, и самая поэма, красивая въ описаніяхъ любви, звучитъ чуждо и холодно своимъ дъланнымъ паеосомъ.

У русскаго читателя поэмы такое неблагопріятное впечатлівніе непремінно получится и помимо фальшивости темы: все то, что есть поэтичнаго у Теннисона, весь художественный обликъ поэмы безвозвратно погибъ въ переводъ г. Оедорова. Въ послъднее время у насъ появляется такъ много плохихъ стихотворныхъ переводовъ, что любителей иностранной поэзіи начинаетъ охватывать ужасъ. Лучше совсемъ не переводить Теннисона, Шелли, Мюссэ, чёмъ переводить, какъ это дёлается у насъ. Въ «Maud» строфы въ четыре стиха г. Өедоровъ переводитъ восемью и вставляеть совершенно ненужныя фразы, разбавляя каждую строфу водой собственнаго вдохновенья. «Ледяная печаль», «холодный трупъ», «кровь застывающая въ жилахъ», «низкій обманъ», «чудные звуки», --- всъ эти клише пестрять переводь, изгоняя духъ Теннисоновской поэзіи и д'явая стихъ попілымъ до крайности. А выраженія вродь «вереска, который вьется точно кровь», или «въ воду спрятаны пружины мрачной ціли», или «мысль предчувствія» и т. д. и т. д. превращають эту пошлость въ откровенное уродство. Что касается самой передачи смысла, то переводчикъ, очевидно и не стремился быть върнымъ оригиналу. Получается впечативніе, будто онъ прочитываль строфу, не совсвив понимая се и передавалъ ее своими словами, уснащая переводъ дикими восклицаніями и жалкими словами, которыхъ бы никогда не употребиль уравновъщенный, выдержанный поэть.

## ИУБЛИПИСТИКА.

А. А. Исаевъ. «Настоящее и будущее русскаго общественнаго хозяйства».— Е. Головинъ. «Мужикъ бевъ прогресса или прогрессъ бевъ мужика».

А. А. Исаевъ. Настоящее и будущее русскаго общественнаго хозяйства. Спб. 1896 г. Ц. 1 р. 10 к. Названная книжка составилась изъ публичныхъ лекцій и происхожденіе это сказывается какъ въ замѣчательно простомъ и ясномъ ея языкѣ, такъ, къ сожалѣнію, и въ недостаточной глубинѣ теоретическихъ главъ. Главы эти (І, П и Ш) посвящены вопросамъ о роли экономическаго фактора и сознательной дѣятельности въ общественныхъ отвошеніяхъ. Признавая «первостепенную важность явленій хозяйства въ жизни частной и общественной» (стр. 21), г. Исаевъ не принимаетъ, однако, всецѣло теоріи «экономическаго матеріализма», считая необходимыми нѣкоторыя ея «ограниченія». Для подтвержденія своего мнѣнія онъ во П главѣ приводитъ значительное число фактовъ, но какого-либо принципіальнаго опредѣленія размпровъ этихъ «ограниченій» онъ не даетъ вовсе, только указывая на ихъ происхожденіе.

«Все сказанное побуждаеть насъ, — говорить онъ на стр. 35, — сдълать выводъ, что нельзя объяснять экономическими фактами всю совокупность явленій общественной жизни и что, изслъдуя міръ хозяйства, нужно вспомнить о дружелюбіи, какъ силь, дъйствующей на ряду съ себялюбіемъ».

Итакъ, по мнтнію г. Исаева, объясненіе общественной жизни экономическими фактами покоится на признаніи «себялюбія» основной соціальной силой, а съ точки зрінія такого пониманія признаніе общественнаго значенія за «дружелюбіемъ» естественно должно представляться лишь випшнимо ограничениемо ученія. Приведя слова Энгельса о дъятельности Роберта Оуена, г. Исаевъ продолжаетъ: «обратимъ вниманіе на увлеченіе, съ которымъ написаны эти страницы, и мы скажемъ, что нельзя говорить болже красноръчиво о вліяніи фружськобія въ общественной жизни... чёмъ говорить этотъ мыслитель, по мнёнію многихъ, вездё проводящій начало экономического матеріализма. Кауцкій, върный завътамъ своихъ учителей... также неръдко ограничиваето положенія экономическаго матеріализма» (стр. 38—39). Съ такимъ пониманіемъ «экономическаго матеріализма» трудно согласиться Прежде всего «экономическій матеріализмъ»—ученіе эвомоціонное и, какъ таковое, разсматриваетъ человъческую натуру, какъ постоянно изминяющийся результать исторіи, а потому ученіе это и не можетъ связывать своего объясненія всей общественной эволюціи съ какимъ-либо «качествомъ» человіка, принимаемымъ за «основное» (будь то «себялюбіе», «дружелюбіе» или что другое). Основаніе современной общественной жизни «экономическій матеріализмъ» усматриваеть во взаимодействіи «классовыхъ чувствъ», но классовое чувство -- понятіе не тождественное съ себялюбіемъ и не противоположное дружелюбію. Кром'в того, «экономическій матеріализмъ» знаетъ въ прошломъ (мы не говоримъ здісь о будущемъ) человъчества такой періодъ, когда чувство, аналогичное съ тъмъ, которое нынъ связываетъ членовъ одного класса, охватывало всю общественную организацію. Красноръчивыя свидътельства объ этомъ, сопровождаемыя ръзкими репликами по адресу буржуазныхъ мыслителей, пытающихся навязать свойства своего класса всему человъчеству, и черты общественнаго строя въ періодъ его господства—всей человъческой исторіи, читатель можетъ найти у того же К. Каутскаго («Очерки и этюды» см. І и П очерки—«Общественные инстинкты въ мірѣ животныхъ и—у людей»).

Отміченный эволюпіонный харарактеръ ученія «экономическаго матеріализма», повидимому, мало остановиль на себъ вниманіе нашего автора. Этимъ слідуетъ объяснить то, что въ своемъ изложеніи онъ совсімъ не коснулся той роли въ общественной динамикъ, какая придается «экономическими матеріалистами» борьбъ противоположныхъ общественныхъ элементовъ. Это игнорированіе, помимо неполной обрисовки разбираемаго ученія, сказалось также въ публицистическихъ выводахъ автора.

Отмѣчая выгодныя послѣдствія для хозяйства страны отъ пріобрѣтенія ею болѣе совершенныхъ общественныхъ формъ, онъ останавливается, главнымъ образомъ, на томъ, что «всѣ положижительныя силы не только въ смыслѣ знаній и талантовъ, но и смыслѣ благородства души, истиннаго патріотизма... получатъ широкій просторъ для своей дѣятельности» (стр. 198), что голоса «лучшихъ людей русскаго общества», сознающихъ темныя стороны въ нашей экономической жизни, получатъ большее вліяніе (стр. 200),—и совершенно оставляетъ въ тѣни преобразующее вліяніе на всю общественную жизнь, какое произведетъ признаніе правъ на «самодѣятельность» за слоями населенія, испытывающими на себѣ эти темныя стороны.

Переходя теперь къ анализу у г. Исаева русской общественной жизни, мы прежде всего должны отмътить очень важное и недостаточно еще вошедшее въ самосознание нашего общества, положение автора о томъ, что руководящими въ государственной жизни элементами у насъ являются «представители крупнаго и средняго землевладънія, и классы, принадлежащіе къ крупнымъ и частью среднимъ промышленности и торговлъ (стр. 16) \*).

Иллюстраціей этого взгляда являются весьма интересныя экскурсіи въ область государственныхъ м'єропріятій, изъ которыхъ

<sup>\*)</sup> Положеніе это устанавливается г. Исаевымъ въ непосредственной связи съ его теоретическими взглядами. Указанныя общественныя группы имъютъ, по его мнънію, такое вліяніе вслъдствіе того, что «располагаютъ наибольшею экономическою силою» Къ сожальнію, авторъ не даетъ точнаго опредъленія послъдбему понятію, а въ послъдующемъ изложеніи отождествляетъ его съ «имущественными средствами», между тъмъ какъ «экономическая сила» обусловливается не только «имуществомъ», но также— и главнымъ обравомъ—ролью въ производстви. Смъщеніе это ведетъ, напр., къ неправильному представленію о характеръ появленія въ Англіи фабричнаго законодательства, направленнаго къ защитъ интересовъ рабочихъ, которые располагаютъ даже и въ массъ «очень мальми имущественными средствами», а потому и являются слабою частью населенія (см. стр. 31).

обращаеть на себя особенное вниманіе: оцінка значенія реформы 19 февраля (стр. 94, 168, 173, 174, 175), очеркъ развитія у насъфабричнаго законодательства (стр. 138—141) и характеристика главныхъ мітръ по оказанію кредита сельскому населенію (стр. 136, 137, 141—145).

Поучительны также главы V и VI, содержащія довольно объективное разсмотрѣніе тѣхъ «особенностей» русской жизни, съ которыми «народническое» ученіе связываетъ надежды на переходъ въ новую стадію экономической организаціи. Здѣсь мы отмѣтимъ опроверженіе довольно распространеннаго у насъ опіибочнаго мнѣнія, будто бы въ Россіи люди образованнаго класса выдѣляютъ изъ своей среды гораздо больше, чѣмъ на Западѣ, дѣятелей, «въ высокой степени проникнутыхъ чувствомъ дружелюбія, готовыхъ настойчиво и самоотверженно служить народу» (стр. 122—127).

Но, безспорно, самою важною во всей книгѣ является глава VIII, въ которой авторъ съ замѣчательною отчетливостью опредѣлилъ необходимыя для Россіи культурныя условія, внѣ которыхъ «могутъ быть даны народной жизни многочисленныя мѣропріятія съ самыми заманчивыми названіями, но они будутъ только неудачной копіей съ своихъ образцовъ» (стр. 189).

Мы не обинуясь скажемъ, что это опредъление является крупною общественною заслугою г. Исаева и, указавъ выше на недостатки его книги, мы съ тъмъ большимъ правомъ рекомендуемъ ее особенному вниманію всъхъ нашихъ читателей.

К. Головинъ. Мужикъ безъ прогресса или прогрессъ безъ мужика (Къ вопросу объ экономическомъ матеріализмѣ). Спб. 1896 г. Ц. 1 р. Интересная тема и не лишенное остроумія заглавіе книжки, быть можетъ, привлекутъ къ ней вниманіе и такихъ читателей, которые, не ожидая ничего добраго «изъ Галилеи», въ произведенія сотрудниковъ «Русскаго Въстника» и другихъ аналогичныхъ изданій вообще не заглядывають. Справедливость подобнаго отношенія къ названнымъ произведеніямъ, однако, нисколько не колеблется содержаніемъ книжки. Поверхностное трактованіе основного вопроса и черезчуръ вульгарное пониманіе всъхъ, затрогиваемыхъ при этомъ, теоретическихъ и принципіальныхъ положеній—вотъ главныя черты настоящаго труда г. Головина, которыя далеко не искупаются отдъльными върными его замѣчаніями, отнюдь, къ тому же, не новыми.

Сверхъ этого стъдуетъ указать, что при изложени взглядовъ, какъ «народниковъ» (по мнъню автора, защитниковъ «мужика безъ прогресса»), такъ и «экономическихъ матеріалистовъ» (сторонниковъ, по той же терминологіи, «прогресса безъ мужика»), г. Головинъ мъстами тенденціозно ихъ извращаетъ, не останавливаясь даже передъ буквальнымъ противоръчіемъ своего изложенія съ приводимыми имъ питатами изъ разбираемыхъ писателей. Такимъ извращеніемъ представляется намъ, напр., изложеніе мнѣній г. В. В. о роли въ народномъ хозяйствъ техническихъ усовершенствованій, пользу которыхъ онъ якобы безусловно отрицаетъ, причемъ попутно г. Головинъ извращаетъ и вообще «тру-

довую теорію цінности» (стр. 37-41, 44, 46, 49). Являясь защитникомъ группы «достаточныхъ классовъ» (см. стр. 64), авторъ, какъ этого и следуеть ожидать, склоненъ закрывать глаза на многія темныя стороны русскихъ капиталистическихъ отношеній и на стр. 150—153 прямо заявляеть, что у насъ н'єть еще и «признаковъ» «вредныхъ», «болъзненныхъ» явленій капитализма, утверждая вмъсть съ тъмъ, что «живительность его плодотворныхъ силъ» давно уже проявилась у насъ. И вотъ при такомъ-то «благодушномъ» отношении къ общественной жизни, онъ рѣшается все-таки обвинять «экон. матеріалистовъ» въ томъ, что они «съ черезчуръ легкимъ сердцемъ готовы примириться съ бользненными явленіями капиталистической эры» (стр. 157). Полная неосновательность этого утвержденія тімъ очевидние, что г. Головинъ имћетъ въ виду не вообще «экон. матеріалистовъ», а опредъленныхъ писателей и между ними г. Бельтова, который, помимо общаго тона своей книги («Къ вопросу о развитии монистическаго взгляда на исторію»), съумѣлъ высказать и свое отношеніе къ «бользненымъ явленіям» въ выраженіяхъ категорическихъ и исключающихъ всякія недоразумьнія.

Извращая въ своемъ изложении мысли другихъ писателей, г. Головинъ не свободенъ и отъ противорѣчія самому себъ. На стр. 2-й онъ иронизируетъ надъ «народниками» по поводу ихъ надеждъ на то, что низкія цёны на хлібъ укріпятъ «мужицкое хозяйство» въ его борьбѣ съ «частнымъ землевладѣніемъ», а на стр. 159-й о томъ же мужицкомъ хозяйствѣ пишетъ слідующее: «если теперешнее положеніе его жалко, будущее, все-таки, за нимъ. И, во всякомъ случаѣ, какъ разъ теперь, въ эпоху хлібнаго кризиса, у него большое преимущество передъ крупнымъ землевладѣніемъ. Обходясь безъ наемныхъ батраковъ и свою работу не цѣня ни во что, крестьянинъ можетъ производить дешевле любого крупнаго собственника и, стало быть, съ нимъ конкуррировать».

Несмотря на всъ эти недостатки, мы не можемъ, однако, отказать разбираемому произведенію въ изв'єстнаго рода поучительности. Г. Головинъ занимаетъ, какъ мы уже видъли, совершенно иную общественную позицію, чёмъ представители обоихъ названныхъ направленій. Относясь, поэтому, отрицательно къ общественнымъ программамъ, вытекающимъ изъ того и другого ученія, онъ тъмъ самымъ подчеркиваетъ, что оба они имъютъ между собою много общаго: встръчаются у него и прямыя заявленія въ этомъ смыслѣ (см., напр., стр. 9 о воззрѣніяхъ «народниковъ» на то, каково должно быть отношеніе между «рабочимъ» и «продуктомъ его труда»). Напоминаніе объ указанной связи является не лишнимъ въ виду того, что въ литературной полемикћ, создавшейся вокругъ «экономическаго матеріализма», ее иногда игнорировали настолько, что писатель, высказывающійся противъ одного изъ названныхъ ученій, по этому самому признавался сторонникомъ другого. Для объясненія этого, кром'в полемических отношеній, следуеть присоединить еще и то, что некоторые «экономическіе матеріалисты» въ своей классификаціи направленій руководились

слишкомъ «литературной» точкою зрънія. Они забывали при этомъ ими же выставляемое въ другихъ случаяхъ положение, что «единственно прочный критерій для классификаціи направленій даетъ отвътъ на вопросъ, интересы какого общественнаго класса выражаетъ собою данное міровоззрініе», а также—какія общественныя силы призываеть оно для проведенія своихъ идеаловъ въ жизнь («quibus auxiliis?»—по выраженію Щедрина, см. «За рубежемъ»). Мы не хотимъ сказать, что съ указанной точки эрънія нъть существенныхъ различій между «народниками» и «матеріалистами», но посл'ядовательное прим'яненіе ея гарантировало бы отъ накоторыхъ ошибокъ, посладствія которыхъ можно видъть и въ книжкъ г. Головина. На стр. 88 онъ говорить, что «если, въ самомъ дѣлѣ, выкинуть изъ книжки г-на Струве довольно смутныя надежды на имфющее когда-нибудь совершиться «обобществленіе» и освободить ее отъ ненужнаго философскаго балласта, его программа очень близко подойдеть къ тому, что я позволилъ себъ высказать на предъидущихъ страницахъ». Конечно, это-неправда, и г. Головинъ подобнымъ муссированіемъ лишь желаетъ зачислить въ пользу своего направленія лишній голосъ. Но, намъ кажется, что г. Струве самъ нъсколько облегчилъ г. Головину это муссированье тамъ, что въ своихъ «Критическихъ замъткахъ къ вопросу объ экономическомъ развити Россіи» (гдъ изложеніе ведется «съ точки эрьнія публицистической». см. стр. 1) не держался строго приведеннаго выше критерія классификаціи, имъ же самимъ формулированнаго въ послівдующихъ статьяхъ. Укажемъ здёсь на то, что онъ признаеть (стр. 211) «замъчательную работу» г. А. Скворцова написанною «съ точки зрѣнія теоріи», сторонникомъ которой явдяется и самъ г. Струве. Между тъмъ г. А. Скворцовъ, не смотря на принятие имъ нъкоторыхъ теоретическихъ положеній основателя школы, съ точки зрънія нашего критерія, безусловно долженъ быть отнесенъ къ типичнъйшимъ «бюрократамъ» \*), и г. Струве, давая свое опредъление его работъ, выразился недостаточно осторожно. Во всякомъ случать, это опредъление могло послужить для г. Годовина своего рода мостомъ отъ г. Скворцова, съ которымъ у него дъйствительно много общаго, къ г. Струве, съ которымъ общаго у него нътъ ничего.

Итакъ, во избъжание существенныхъ недоразумъний, г. Скворцовъ, имъющий литературное обличье, схожее съ «материалистами», долженъ быть ръзко отъ нихъ отличаемъ.

Точно такое же разчлененіе, съ точки зрѣнія нашего критерія, необходимо внести и въ группу «народниковъ», и поводъ для этого даетъ опять-таки книга г. Головина.

Въ предисловіи онъ заявляетъ, что за послѣднее время «народническая» доктрина «проникаетъ въ тайники канцелярій». Г. Головинъ—сотрудникъ органовъ, весьма близкихъ къ названнымъ сферамъ, а потому его заявленіе слѣдуетъ принять, какъ

<sup>\*)</sup> Отмътимъ, что подобное отношение въ г. Скворцову было уже высказано и со стороны «экономическихъ матеріалистовъ».

авторитетное. Къ тому же, оно вполнѣ гармонируетъ съ нѣкоторыми литературными ¦явленіями. Напр., съ брошюрой г. Гофштеттера «Доктринеры капитализма» (Спб. 1895 г.), выдвинувшаго идею «государственной интеллигенціи» (понятіе, очевидно, конкурирующее съ «государственными младенцами» Щедрина).

Приложивъ теперь нашъ критерій къ наиболѣе типичнымъ проявленіямъ «народническаго» теченія 70-хъ и начала 80 гг., остановившись, главнымъ образомъ, на вопросѣ «quibus auxiliis», мы должны будемъ признать, что между этимъ «народничествомъ» и сохранившими лучшія его стороны современными общественными теченіями съ одной стороны и «народничествомъ», имѣющимъ вліяніе въ«канцеляріяхъ»—съ другой, лежитъ цѣлая пропасть.

## UCTOPIA PYCCKAA U BCEOEMAA.

Е. А. Биловъ. «Русская исторія».— Минье. «Исторія французской революціи».— Токвиль. «Старый порядовъ».

Е. А. Бъловъ. Русская исторія до реформы Петра Великаго. Спб. 1895. Изданіе Л. Ф. Пантельева. Ц. З руб. По поводу книги Е. Бълова надо писать не рецензію, а цілую статью; мало того, разбирать ее надо не одиноко, а въ связи со всеми новейшими попыт. ками изложенія общаго хода русской исторіи, русской исторической и философской мысли, т.-е. въ связи съ трудами проф. П. Н. Милюкова, академика А. Н. Пыпина, проф. А. С. Трачевскаго, М. М. Филиппова, Н. М. Павлова, Д. И. Иловайского и сжатой характеристикой результатовъ старыхъ работъ Н. М. ларамзина. Н. А. Полевого, С. М. Соловьева, Н. И. Костомарова, М. О. Кояловича, К. Н. Бестужева-Рюмина. Это заявление уже опредъляеть взглядъ рецензента на книгу, предназначенную самимъ авторомъ «для образованных читателей». Если для сужденія о ней рецензенту-спеціалисту приходится предпринять указанную сейчасъ громоздкую справку, то понятно, что для обычнаго «образованнаго читателя», которому требуется знакомство съ общимъ ходомъ русской исторіи въ ясномъ, живомъ, научно-популярномъ изложении, книга Ев. Бълова совершенно недоступна. Читая «Русскую исторію» Е. Балова, не спеціалисть не въ силахъ, съ одной стороны, оцфинть устар влость однихъ и всю оригинальность другихъ взглядовъ нашего автора, а съ другой стороны страшная сухость, непоследовательность, односторонность изложенія могуть съ усп'єхомъ отпугнуть такого читателя отъ необходимой настойчивости для ознакомленія съ до-петровской эпохой русской исторіи. Относясь съ безусловнымъ отриданіемъ къ книгъ Е. Былова въсмыслъ пригодности ея для большой публики, мы тъмъ самымъ вовсе не отказываемъ ей въ извъстномъ положеніи (и, прибавимъ, очень любопытномъ) среди серіи перечисленныхъ выше работъ. Это въдь не компиляція только въ родъ пресловутой «Исторіи Россіи» г. Иловайскаго, тенденціозность котораго поразительна по своей грубости и неприличію, а серьезный, многол ттній трудь, покоивпійся на ученых вкусахъ и педагогической опытности автора. Чёмъ тёснёе придвинемъ названный трудъ къ личности самого автора, тъмъ спеціальный интересъ къ книгъ будетъ болъе и болъе расти. Вотъ почему въ настоящей замъткъ, какъ имъющей въ виду большую публику, важно подчеркнуть некоторые взгляды Ев. Белова; что касается, собственно содержанія книги, то достаточно сказать, что двадцать четыре главы ея обнимають русскую исторію отъ разселенія славянъ до единодержавія Петра не включительно, составъ отдівльныхъ главъ совершенно случаенъ, анализа внутренняго смысла и взаимной связи историческихъ явленій нітъ, а главное вниманіе обращено на разсказы о войнахъ и походахъ, пораженіяхъ и побъдахъ, о главаряхъ тъхъ и другихъ; культуръ, въ широкомъ смыслѣ этого слова, отведено мало мѣста, да и вопросы, входящіе въ составъ этого понятія, тронуты безъ системы и безъ постаточной подготовки со стороны ознакомленія съ первоисточниками.

Хотя авторъ нигдъ не даетъ яснаго указанія на необходимость пробленія русской исторіи на отдельные періоды, однако, изъ векоторыхъ его замъчаній, оговорокъ и пріемовъ изложенія можно заключить, что съ половины IX въка до конца XVII въка можно намътить два, слъдовавшихъ другъ за другомъ, сочетавія историческихъ явленій древней Руси: первое-до Ивана III, когда князь выросталь въ самодержца, а дружинники превращались въ служилый классъ; второе-до реформы Петра I, когда два удивительныхъ Ивана создавали организмъ московскаго государства, разлагавшагося въ дицъ его учрежденій въ слъдующемъ за ними XVII въкъ. «Центральной фигурой» этого второго сочетанія историческихъ явленій древней Руси является Иванъ IV, дъятельность котораго, съ одной стороны, тесно связана съ деятельностью Петра I, а съ другой — имћетъ много общаго съ важной работой Ивана III. Оба Ивана, говоритъ Евг. Бѣловъ, «объединивъ Русь, старались показать жителямъ бывшихъ удёльныхъ княжествъ выгоды объединенія: для этой цёли оба покровительствовали мелкимъ городскимъ и особенно сельскимъ общинамъ; поэтому не даромъ половина XV в. и весь XVI-й въкъ многими называются золотымъ въкомъ сельскихъ общинъ. Иванъ III старался ограничить власть духовенства и владеніе монастырей именьями. Репительне въ этомъ дълв поступилъ Иванъ IV, двятельность котораго, въ сиду обстоятельствъ, приняла боле широкіе размеры. Указывая на вредный приміръ владычества духовенства въ Византіи, овъ сильно ограничиль власть духовенства и число монастырскихъ имфній. Перковные вопросы и внашней политики играли въ его царствованіе важную роль, ибо не слідуеть упускать изъ виду усилія іезуитовъ обратить въ католицизмъ сначала-литовскую, а потомъ и восточную-московскую Русь». Евг. Бѣловъ обрисовываетъ затемъ паря Ивана IV, какъ личность, стремившуюся къ сближенію съ Западомъ. Петръ Великій въ этомъ отношеніи и во многихъ вопросахъ внутренней политики является лишь достойнымъ преемийкомъ царя Ивана IV. Весь хронологическій промежутокъ между ними-простой историческій lapsus; туть любопытно лишь наблю-

дать процессъ разложенія учрежденій, умственный и нравственный упадокъ верховъ населенія. Реформа Петра являлась коренной необходимостью, иначе московскому гсударству грозила гибель отъ своей собственной дикости. Реформа Петра не могла колебать національный элементь, если не принять дикость и невъжество за основное его выражение. Итакъ, реформа Петра была «необходима, неизбъжна и благодътельна, ибо московская Русь разлагалась; это разложеніе «покажеть несправедливость обвиненія Петра въ какомъ-то насильственномъ разрывѣ древней и новой Россіи». «Этотъ мнимый разрывъ состояль въ замфиф невфжества просвъщениемъ и приведеніемъ хоть въ накоторый порядокъ крайне разстроенной государственной машины. Разложение продолжалось цёлый, печальной памяти XVII въкъ, который начался кровавой смутой, продолжался среди бунтовъ и мятежей и кончился новой смутой. Кровавый большой стрёлецкій розыскъ быль достойнымъ завершеніемъ исторіи этого печальнаго віка».

Изложенный сейчасъ общій взглядъ далеко не новъ, онъ многимъ читателямъ можетъ показаться чъмъ-то очень знакомымъ. но давно забытымъ. Зерно этого взгляда взято у К. Д. Кавелина, чего не скрываетъ и самъ авторъ. Основная тенденція автора доказывать разложеніе московской Руси XVII вѣка и сходство въ дъятельностяхъ Ивана IV и Петра I, чтобы увърить, что Россія XVIII въка, начавъ реформой, не измънила своей національности, приводить насъ къ блаженной памяти эпохѣ борьбы славянофиловъ и западниковъ. Взглядъ Евг. Бѣлова поэтому-то и любопытенъ и обращаетъ на себя вниманіе, что онъ последнее бледное воспоминаніе о томъ, что прошло и чему никогда не вернуться. И славянофилы, и западники давно выродились, перероднились между собою, дали новый цвътъ — и теперь оправдывать Петра I отъ обвиненій въ колебаніи національныхъ основъ болже смжшно, чёмъ еслибъ доказывать, что въ нашемъ распоряжени, въ лице начальнаго летописнаго свода, имеется летопись монаха Нестора. Теперь другіе интересы, другіе взгляды, другія партіи, другіе пріемы историческаго анализа, другой матеріаль для научно-историческихъ операцій; теперь національныя особенности объясняются какъ последствие техъ или другихъ историческихъ фактовъ, а не наоборотъ. Самую національность, говорятъ, нужно истолковать изъ суммы данныхъ прошлаго историческаго процесса, а не послъдній объяснять при помощи икса, именуемаго національностью. «При настоящемъ состояніи нашей науки-объяснять что-либо изъ особенностей національнаго характера-большею частью эначить признаться въ незнаніи и въ безсиліи дать надлежащее объясненіе», какъ совершенно върно замътиль одинь изъ современныхъ русскихъ историковъ.

Минье. Исторія французской революціи. Спб. 1896 г. XXVII — 434. Ц. 1 руб. Новое изданіе г-жи Поповой даетъ, за 1 руб., 30 печатныхъ листовъ, на которыхъ пом'єстилась вся двухтомная «Исторія французской революціи» Минье, значительная вступительная статья К. Арсеньева и не мало выдержекъ изъ «Революціи» Кинэ. Статья г. Арсеньева представляетъ обстоятельный и по-

дробный очеркъ литературы предмета. Въвыдержкахъ изъ Кинэ нашли мъсто лучшія характеристики и разсужденія изъ прекраснаго сочиненія извъстнаго французскаго ученаго.

Минье-не такъ давно (1884) умершій французскій академикъ. снискавний симпатичное имя честнымъ образомъ мыслей, литературнымъ талантомъ и учеными изследованіями о Маріи Стюартъ, Карат V, Филиппт II и проч.; но больше всего извъстенъ онъ, какъ авторъ «Исторіи французской революціи», которая вышла еще въ 1824 г., выдержала болбе 10 изданій (последнее недавно). Разбираемая книга есть перепечатка съ 1-го изданія, которое было допущено въ библіотеки средне-учебныхъ заведеній. Сочиненіе Минье заслужило такой успівхь. Это-одна изъ тіхть попудяризацій труднаго отл'єда науки, которыя такъ р'єдко выподняются удачно. Книга Минье — прекрасный учебникъ для широкой публики: въ сжатой, но ясной формъ, онъ даетъ все существенное для пониманія столь мудренаго явленія, какъ великая реводюція, причемъ авторъ, вообще сочувствуя своему предмету, хлалнокровно воздаетъ должное каждому по заслугамъ его. Его сужденія отличаются всегда дфльностью, а иногда и глубиной, поразительной для того времени, когда писался его трудъ.

Мы не вправъ требовать отъ историка 1820 хъ годовъ тъхъ перспективъ, которыя открываются только теперь, благодаря массъ новаго матеріала (особенно вызваннаго стольтнимъ юбилеемъ революціи) и такими капитальными трудами, какъ изследованія Ток-Зпбеля и Сореля У Минье, напримъръ, нътъ культурной стороны діла, что отчасти повело къ одностороннему выдвиганію политики. Онъ говоритъ, «Революція имела политическій характеръ, потому что была направлена противъ абсолютной власти двора и противъ сословныхъ привиллегій, и характеръ военный— . потому что Европа напала на нее». Въ наше время наука выставляеть великое соціальное и культурное значеніе первой революціи. Эта мысль прекрасно проведена въ новъйшемъ учебникъ по исторіи революціи, принадлежащемъ опытному перу Карно, сына революціонной знаменитости и отда бывшаго президента республики. Эту книжку, какъ учебникъ, мы считаемъ образдовой: такъ она написана кратко и въ то же время живо, тепло, картинно и глубокомысленно. Она переведена, въ прошломъ году, и на русскій языкъ \*). Былъ еще сдёланъ, въ 1870-хъ годахъ, переводъ извъстныхъ лекцій о революціи гейдельбергскаго профессора Гейссера, которыя, по краткости, также напоминають учебникъ для большой публики. Утверждая, что у насъ нътъ ничего подобнаго труду Минье по революціи, г. Арсеньевъ упустиль изъ виду двъ упомянутыя книги. Всв три сочинения имъютъ свои достоинства и освъщаютъ сложный предметъ съ разныхъ сторонъ и разными снособами. Еще должно напомнить читателю о недавнемъ переводѣ (1892) превосходнаго и крупнаго ученаго труда талантливаго Сореля («Европа и французская революція»), напомнившаго всъмъ и дополнившаго Токвиля.

<sup>1)</sup> Разборъ этой книги см. «Міръ Божій», 1895 г. іюнь, библіогр. отд.

Токвиль «Старый порядокъ и революція». Пер. подъ ред. П. Г. Виноградова. Изд. «Научно-образовательной библіотеки». М. 1896 г. Происхожденіе, характеръ и направленіе того великаго переворота, который ознаменоваль конець прошлаго столетія во Франціи и такъ существенно отразился на судьбъ остальной Европы, были предметомъ обсужденія во многихъ трудахъ и до появленія книги Токвиля. Нъкоторымъ изъ нихъ нельзя отказать ни въ талантливости изложенія, ни въ знакомствъ съ эпохою, ни въ проницательности при изследованіи частныхъ причинъ явленій, и однако, небольшая книжка Токвиля «Старый порядокъ и революція пережила и переживеть большую часть этой литературы. И она достигаетъ этого не достоинствами внѣшняго изложенія, всегда сжатаго, тщательно выработаннаго и насколько высоконарнаго, но значительностью выводовъ, къ которымъ приходитъ авторъ, обиліемъ фактовъ, получившихъ освіщеніе, правильностью пріемовъ изследованія, позволившихъ автору установить цёлый рядъ положеній, истинное значеніе и справедливость которыхъ дальнъйшія работы въ этомъ направленіи могли только подтвердить. Изменивъ многія царившія дотоле понятія о революціи, этотъ «этюдъ», какъ скромно называеть его самъ авторъ, оказалъ большое и плодотворное вліяніе на всѣ дальнѣйшія изслѣдованія политическаго и соціальнаго строя старой Франціи и происхожденія великой революціи. Прочитывая теперь эти сжатыя страницы, изобилующія глубокими выводами и міткими замічаніями, вы безъ труда отмічаете ті мысли автора, которыхъ дальнійшее развитіе дають работы такихъ изследователей, какъ Тэнъ, Сорель, Шерестъ, у насъ М. Ковалевскій, Н. Лучидкій, и др.

Для того, чтобы понять причины того значенія, которое им вло разсматриваемое произведение Токвиля, надо коснуться методовъ его изследованія. Для этого будеть достаточно двухь указаній. Разсматривая причины того обстоятельства, что дворянство оставляло села, Токвиль говоритъ:«главная и постоянная причина этого явленія лежала не въ воль тьхь или иныхь лиць, а въ медленномъ и непрерывномъ дъйствіи учрежденій» (141 стр.). Тутъ женъсколько ранъе-на возражение, исходящее отъ примъра отдъльныхъ лицъ, онъ отвъчаетъ: «я говорю о классахъ: на нихъ однихъ должно останавливаться вниманіе исторіи». Такова его точка зрвнія, которая привела бы его къ еще болве значительнымъ результатамъ, если бы понятіе класса было для него выработаннымъ въ смыслу не только юридического установленія, но и экономической категоріи. Однако, недостаточное знакомство съ политической экономіей, не пом'єщало А. Токвилю установить свой взглядъ по вопросу о распредълении земельной собственности передъ революцією, - взглядъ, шедшій въ разрізъ съ обшепринятымъ, но подтвердившійся и подтверждающійся позднійшими изследованіями. Мы говоримь о его мненіи, что уже до революціи и революціонныхъ конфискацій существоваль во Франціи многочисленный классъ крестьянъ - собственниковъ и что имъ принадлежала значительная часть всей территоріи. Заключеніе это, поздне подвергавшееся критикв, въ самое последнее время находитъ новое подтверждение въ результатахъ архивныхъ изслъдовани нашего ученаго Н. В. Лучицкаго.

Непосредственная задача, которую ставить себъ Токвиль въ своемъ сочинении, состоитъ въ томъ, чтобы «объяснить, почему великая революція, подготовлявшаяся одновременно почти на всемъ материкъ Европы, вспыхнула у насъ раньше, чъмъ въ другихъ мъстахъ; почему она какъ будто сама собою вышла изъ общества, которое ей предстояло разрушить, и, наконецъ, какъ могда старая монархія пасть такъ окончательно и такъ внезапно» (стр. 11). Разсматривая причины указанныхъ явленій, Токвиль строго отдъляеть среди нихъ «древніе и общіе факты, подготовившіе великій переворотъ», отъ «частныхъ и болье позднихъ фактовъ, которые окончательно опредѣлили его мъсто, происхожденіе и характеръ» (стр. 157). Относя къ числу последнихъ факторовъ политическое вліяніе литераторовъ, антирелигіозное направленіе ихъ ученій, ошибки правительства, наконецъ. самую природу націи, опред вившую особенности явленія, авторъ выражаетъ убѣжденіе, что всѣ эти второстепенныя причины, носяшія характеръ случайности, могли произвести только то, что было уже заранће подготовлено. Революція вспыхнула во Франціи раньше, чћиъ въ другихъ мъстахъ, потому, что въ медленномъ процессъ преобразованія феодальныя учрежденія, накогда общія всей Европа, во Франціи раньше, чімъ гдівнибо, потерями свое политическое значеніе и оправданіе, сохранялись, однако, въ вид'є цілой сіти гражданскихъ привиллегій и преимуществъ, являвшихся принадлежностью класса привиллегированнаго, принимавшаго все боле и болье характеръ замкнутой касты. Эти стъснительныя, необъяснимыя въ глазахъ остального населенія, раздражавшія его на каждомъ шагу, привиллегіи дворянства возбудили демократическую страсть къ равенству. И революція, этотъ бурный порывъ къ равенству, вышла какъ бы сама собою изъ нъдръ стараго общества, потому что, несмотря на множество привиллегій и сословныхъ раздъленій, французское общество XVIII въка было уже по существу уравнено, и оставалось только устранить внашнія разгородки, чтобы раскрыть это равенство. Два факта, составлявшіе тогдашнюю особенность Франціи, подготовили возможность необъяснимаго на первый взглядъ явленія, что французская монархія, выдерживавшая въ теченіе столькихъ въковъ такіе жестокіе удары, могла пасть такъ окончательно и такъ внезапно. Кородевское правительство, уничтоживъ провинціальныя вольности и замьнивъ собою, въ трехъ четвертяхъ Франціи, всв мъстныя власти, сосредоточило въ своихъ рукахъ всѣ дѣла, какъ самыя мелкія, такъ и наиболье важныя. Эта административная центрадизація, являясь учрежденіемъ стараго порядка, а не созданіемъ революціи или имперіи, какъ ранбе думали, породила въ населеніи общее убъжденіе, что о всьхъ дълахъ должно заботиться централизованное правительство, вопросъ же о томъ, въ чьихъ рукахъ будетъ правительственная власть, оказался вопросомъ второстепеннымъ. Вследствіе господства той же системы централизаціи, Парижъ долженъ былъ стать хозяиномъ страны, върнъе говоря,

просто замѣнилъ собою всю страну. Этого было достаточно, чтобы послѣдняя всегда оказывалась въ подчиненіи той власти, которую призналъ Парижъ.

Таково разръщение, которое даетъ Токвиль непосредственной задачъ своего труда. Но его выводы и содержание гораздо шире поставленныхъ авторомъ рамокъ. Для Токвиля, какъ совершенно върно замъчаетъ проф. Виноградовъ, «переворотъ 1789 г. былъ не просто крупнымъ событіемъ, возбуждающимъ ученую любознательность, а какъ бы узломъ, въ которомъ сходятся нити пропіедшаго и современности». Въ своихъ «Воспоминаніяхъ», касаясь іюльской революціи, онъ пишеть: «1830-мъ годомъ закончился этотъ первый періодъ нашихъ революцій, или, въриже, нашей революціи, потому что у насъ была среди различныхъ переворотовъ только одна революція, начало которой вид'вли наши д'вды, а конда которой мы, по всему в'роятію, не увидимъ. Въ 1830 г. среднее сословіе одержало окончательную и полную побъду» (стр. 11 рус. изд.). Подобная широта взгляда и давала Токвилю возможность, какъ отмътить въ ошибкахъ и крайностяхъ революціи следы политического воспитанія и пріемовъ стараго порядка, такъ и освътить многое въ явленіяхъ современности. Поэтому, нельзя не согласиться съ мибніемъ редактора русскаго перевода, что книга Токвиля до сихъ поръ «является лучшимъ введеніемъ къ предмету и лучшимъ сужденіемъ о причинахъ и направленіи революціи» и что «отъ нея приходится начинать всякому, кто хочетъ уразумъть настоящее положение Франціи — и одной-ли Франціи».

## СОПІОЛОГІЯ, ИСТОРІЯ КУЛЬТУРЫ.

Г. Лебонъ. «Психологія народовъ».—Д. Леббонъ. «Начало цивиливаціи».

Густавъ Лебонъ. Психологія народовъ и массъ. Перев. съ франц. Изд. Ф. Павленкова. Спб. Ц. 1 р. Г. Лебонъ пользуется во Франціи значительной изв'єстностью, благодаря своимъ трудамъ по исторіи цивилизацій Индіи, арабовъ и древняго Востока. И нельзя сказать, чтобы изследованія эти не имели своихъ достоинствъ и значенія. Но авторъ ихъ не удовлетворился собираніемъ историческихъ матеріаловъ и описаніемъ фактической стороны исторіи Востока. Онъ ръшилъ извлечь изъ своихъ трудовъ основы истинной общественной науки, своего рода философію исторіи, и еще разъ доказалъ, что таланты компилятора и описателя не заключають еще въ себ'в задатковъ истиннаго ученаго. Широкія, но безсодержательныя обобщенія, которыя онъ выдаетъ за научно-обоснованныя истины, на самомъ дълъ суть не болье, какъ банальности, облеченныя ученой терминологіей и обставленныя глубокомысленными соображеніями. Вся первая часть разсматриваемой нами книги, заключающая въ себъ психологію народовъ сводится къ развитію того положенія, что у каждаго народа есть свой особый психическій складъ, который

составляеть его отличіе и опредъляеть его цивилизацію, т. е. върованія, искусства и учрежденія. Въ основъ второй части, которая носить претенціозное названіе психологіи толпы, лежить не отличающееся новизною убъждение въ томъ, что «толпа непостоянна, не признаетъ разума, не слушаетъ разсужденій, а подчиняется только чувству». Что касается теоріи о расовой душів, управляющей жизнью народовъ, то нельзя не согласиться на этотъ разъ съ мнініемъ автора, который хотя и имінеть много общихъ съ Лебономъ недостатковъ, однако по данному вопросу смотритъ несравненно болбе здраво. По мижнію П. Лакомба, котораго мы имъемъ въ виду, «объяснение при помощи духа расы имъетъ одинъ маленькій недостатокъ: оно слишкомъ коротко. Поддерживая слогъ на желаемой высоть, оно доставляеть краснорьчію желаемую пищу, но не даетъ автору ничего, кромф блестящихъ страницъ» («Соціологическія основы исторіи», стр. 252). И Густавъ Лебонъ какъ нельзя лучше подтверждаетъ приведенный приговоръ. Въ развитіи своего основного положенія о преобладающей роли расоваго психическаго начала, онъ пользуется очень незначительнымъ запасомъ идей и аргументовъ, но за то большимъ запасомъ словъ, дающимъ ему возможность повторять эти аргументы и мысли въ многоразличныхъ, но равно мало доказательныхъ комбинаціяхъ. Эти разсужденія не всегда имфють даже достоинство последовательности. Отвергая вліяніе политическаго строя и вообще учрежденій на духовный складъ и участь народовъ, авторъ, однако допускаетъ, что школьное воспитаніе составляетъ средство, которымъ единственно возможно нъсколько воздъйствовать на «душу народа» (231 стр.). «Въ школахъ-то, --говоритъ онъ далъе, -- именно и подготовляется будущее паденіе латинскихъ народовъ». Между тъмъ, не нужно ни особой проницательности, ни особыхъ познаній, чтобы видеть ту непременную связь, которая существуетъ между политическими учрежденіями страны и системами школьнаго образованія. Если даже «душа народовъ» поддается вліянію школы, то можно-ли говорить о ничтожномъ вліяніи политическаго строя, который всегда опредёляеть характерь школы? Кого можетъ убъдить авторъ логикою подобныхъ аргументовъ, мы не беремся судить. Впрочемъ, онъ и не задается, повидимому, подобной цълью. По его мнънію, «не съ цълью убъждать, но чаще всего съ цълью развлечься, тратять философы свое время на писаніе. Лишь только челов'єкъ выходить изъ обычнаго круга идей среды, въ которой ему приходится жить, онъ долженъ заранће отказаться отъ всякаго вліянія и довольствоваться узкимъ кругомъ читателей, самостоятельно пришедшихъ къ идеямъ, аналогичнымъ съ тѣми, которыя онъ защи-щаетъ» (стр. 7). Такимъ только читателямъ и можемъ мы рекомендовать плодъ «развлеченія» Густава Лебона.

Сэръ Джонъ Лёббокъ. Начало цивилизаціи и первобытное состояніе человъка. Умственное и общественное состояніе дикарей. Второе изданіе, исправленное и дополненное по пятому англійскому изданію (1889 г.) подъ редакцією Д. А. Коропчевскаго. Спб. Изд. книжн. магазина М. М. Ледерле. Ц. 2 р. 50 к. Есть нъкоторыя книги, на

долю которыхъ выпадаетъ особенно завидная судьба. Ими не только пользуются, какъ орудіями распространенія просвъщенія: ихъ любять, какъ что-то живое, непосредственно близкое. Такое чисто сердечное отношеніе выразилось въ скромномъ и трогательномъ торжествѣ, устроенномъ недавно умершимъ Гёксли въ 1880 году. Это было «празднованіе совершеннолѣтія» книги Дарвина, Происхождение видовъ, появившейся въ 1859 г. Гёксли началъ свое чтеніе словами: «Сегодня мы празднуемъ совершеннолѣтіе этой небольшой зеленой книжки», и это вступленіе не было риторической фигурой: очевидно, онъ относился къ дорогой ему «зеленой книжкѣ», какъ къ живому существу, и былъ увѣренъ, что также къ ней относятся и его слушатели.

Книгу Леббока «Начало цивилизаціи» нельзя, конечно, ставить на ряду съ названной книгой Дарвина, къ которой вполнъ подходить німецкій терминь «epochemachend», т.-е. открывающій собою новую эпоху. Лёббокъ не положиль свою жизнь на раскрытіе истинъ, дающихъ ключъ къ пониманію природы, какого намъ недоставало до техъ поръ. Его скорее можно назвать любителемъ науки, отдающимъ свои досуги собиранію и систематизированію научнаго матеріала и наблюденіямъ надъ жизнью природы. Въ области антропологіи ему принадлежать только два сочиненія; заглавіе одного изъ нихъ мы выписали выше, а другое, предшествовавшее ему, носить название «Доисторическия времена». Послёднее касается более матеріальной культуры доисторическихъ обитателей Европы, а первое-духовной культуры дикихъ народовъ. Очевидно, Леббокъ отдался интересамъ необычайнаго, по своему оживленію и по плодотворности результатовъ, движенію въ области науки о человъкъ, происходившему въ шестидесятыхъ годахъ, и плодомъ его занятій культурой доисторическихъ и дикихъ народовъ явились двъ названныя книги. Впоследствія онъ посвятилъ часы, остававшіеся свободными отъ его финансовой и политической дъятельности, изученію нравовъ пчель, осъ и муравьевъ, а въ недавніе годы, онъ съ такою же любовью учить, какъ любить природу, какъ разумно пользоваться жизнью и т. д.

Тъмъ не менъе, доставшійся намъ плодъ его занятій вопросами умственнаго развитія первобытнаго человъка, въ видъ названной выше книги, чрезвычайно пѣненъ. Такая книга могла только выдти изъ рукъ автора съ большимъ и яснымъ умомъ, который отчетливо различалъ русло научной мысли въ свое время и върно угадывалъ его направленіе въ ближайшемъ будущемъ. И одновременно съ «Началомъ цивилизаціи», и послѣ ея появленія, написано было множество сочиненій по тому же предмету на всѣхъ европейскихъ языкахъ, но, за исключеніемъ «Первобытной культуры» Тэйлора, ни одно не пользуется такой общепризнанной, не преходящей извѣстностью, какъ названное сочиненіе Лёббока. Для того, чтобы удержать за собою такое высокое мѣсто въ научной литературѣ въ теченіе четверти вѣка, столь богатой однородными научными трудами, книга Лёббока должна была обладать особыми, неоспоримыми достоинствами.

Мы полагаемъ, что эти достоинства одфиены и русскими чи-

тателями, раскупившими два изданія, которыя вышли въ Москвѣ и въ Петербургѣ въ семидесятыхъ годахъ. Очевидно, не прекращающійся спросъ на эту книгу понудилъ г. Ледерле повторитъ петербургское изданіе 1876 г., которое выходитъ теперь «исправленнымъ и дополненнымъ» по новѣйпіему англійскому изданію. Мы можемъ только порадоваться прочной привязанности нашей читающей публики къ книгамъ, заслужившимъ ея довѣріе и признательность.

Когда въ нашу печать проникло умственное движеніе, вызванное теоріей развитія не только въ біологіи и физической антропологіи, но и въ психологіи, и въ соціологіи, «Начало цивилизаціи» Лёбока явилось путеводною нитью среди разнообразныхъ мнѣній о происхожденіи семейныхъ и общественныхъ отношеній, вѣрованій, языка и т. п. Наплывъ новыхъ взглядовъ, измѣнившихъ укоренившіяся вѣками воззрѣнія на происхожденіе семейнаго союза, на первыя начала общественности, на отношеніе дикаго состоянія къ цивилизованному, создавалъ потребность въ книгахъ, гдѣ новыя воззрѣнія излагались бы ясно, проводились систематически и приходили къ законченнымъ выводамъ. Среди такихъ книгъ, «Начало цавилизаціи» Леббока занимало одно изъ первыхъ мѣстъ.

Эта книга познакомила многихъ съ последовательными ступенями развитія семьи и окончательно ниспровергнула въ ихъ глазахъ прежнюю теорію патріархальной семьи, какъ первичной формы ея. Пользуясь трудами Бахофена, Мак-Леннана и Моргана, Леббокъ, сопоставляя ихъ митнія, провъряль ихъ этнографическими данными, какія въ то время могли быть въ его распоряженіи, и установиль, что первоначальною формою брака быль, такъ называемый, общинный бракъ, когда жены составляли достояніе целой дикой общины. Эта форма, по его мненію, постепенно смћинась индивидуальнымъ бракомъ, основаннымъ на похищеніи, что повело къ эксогаміи и къ истребленію дітей женскаго пола. Сообразно съ этими различными формами брака, ребенокъ въ первыя времена общественнаго союза считался принадлежащимъ исключительно матери, и родство считалось по женской линіи. Впоследствія, закрепленіе индивидуальной формы брака выражалось признаніемъ ребенка принадлежащимъ только отцу, и родство считалось исключительно по отповской линіи. Наконепъ, съ извъстной постепенностью, выработалось понятіе о принадлежности ребенка обоимъ родителямъ, хотя, можно сказать, что этотъ процессъ еще не вполнъ закончился, такъ какъ родословная до сихъ поръ связывается только съ родомъ отца. Многочисленныя доказательства для подтвержденія своихъ взглядовъ Леббокъ нашель въ системахъ родства дикихъ народовъ, незадолго передъ тыть отысканныхы и разработанныхы Морганомы.

Всё эти взгляды на происхождение и развитие семьи съ течениемъ времени подвергались различной переработки съ помощью увеличивавшагося запаса этнографическихъ данныхъ, возроставшихъ по преимуществу въ области первобытной истории культурныхъ народовъ. Въ каждой стране, между прочимъ, и въ нашемъ

отечествъ, появились изслъдователи родной старины и имъ удалось отмътить въ процессъ развитія семьи многое, оставшееся, за недостаткомъ матеріала, недоступнымъ Лёббоку. Въ настоящее время и у насъ составилась уже довольно обильная литература по этому предмету; такъ, въ прошломъ году, на страницахъ этого журнала мы могли отмътить одновременное появление трехъ сочиненій, спеціально касающихся этихъ вопросовъ, а съ того времени ихъ вышло въ свътъ, по крайней мъръ, столько же. Тъмъ не менье, даже и въ этой области мивнія Леббока сохраняють не одинъ лишь историческій интересъ. И въ частности, и въ общей послѣдовательности своей, они далеко не могутъ считаться опровергнутыми или устраненными новъйшей наукой. Напротивъ, видя, что ученые до сихъ поръ съ нимъ считаются, мы не можемъ не признать, что давность придаеть имъ ціну, фиксируемую лучшимъ пробнымъ камнемъ-временемъ. Если для этихъ возарѣній четверть въка минула, не покрывъ ихъ пылью, скрывающею ихъ отъ нашихъ глазъ, то это можеть служить самымъ убъдительнымъ доказательствомъ ихъ живучести и прочности.

Въ неменьшей степени то же можно сказать объотдыт разсматриваемаго сочиненія Лёббока, посвященномъ происхожденію и развитію в'єрованій первобытныхъ народовъ. Исходная точка зрънія автора, признающая первоначальной стадіей върованій «атеизмъ», т. е., отсутствіе какихъ бы то ни было в'врованій или религіозныхъ понятій, можетъ считаться значительно поколебленной такимъ авторитетомъ, какъ Тэйлоръ, но его остальныя ступени развитія върованій до сихъ поръ не утратили своего значенія. Если и нельзя установить, что върованія всёхъ народовъ поднимались именно по такимъ ступенямъ, какія онъ указываетъ, если приходится признать, что некоторыя изъ нихъ, какъ, напримеръ, шаманизмъ, развивались по преимуществу лишь у извъстныхъ расъ, то общая схема Леббока все же даеть и вънастоящее время возможность удобно оріентироваться въ разнообразныхъ, часто соивчивыхъ описаніяхъ этихъ върованій. Мы полагаемъ, что для многихъ читателей весьма важно усвоить постепенность развитія в'трованій первобытныхъ народовъ, заключающуюся въ последованіи фетишизма, тотемизма или обожанія природы, шаманизма и идолопоклонства или антропоморфизма. Теперь, когда значение умственнаго состоянія первобытнаго человіка для исторіи нашихъ собственных умственных понятій выяснилась настолько, что стало достояніемъ всёхъ образованныхъ людей, философія дикарей, т. е. попытки ихъ объяснить себъ явленія жизни личной и жизни окружающей природы, получаеть особенный интересъ. Трудно было бы указать другое сочинение, гдф съ такою простотою, сжатостью и систематичностью изложены понятія дикарей о сновидініяхъ и твняхъ, о колдовствв, о поклонении живымъ и неодушевленнымъ предметамъ, поклоненіи предкамъ, обоготвореніи людей, жертвоприношеніяхъ, религіозвыхъ обрядахъ и проч. Повторяемъ, что если Леббокъ не можеть имъть притязанія на такую самостоятельность и глубину мнфній, какъ Тэйлоръ, другой англійскій ученый, извъстный русскимъ читателямъ, какъ авторъ «Первобытной

культуры», то все же указанныя выше качества изложенія Леббока д'ялають главы его сочиненія, посвященныя в'ёрованіямь, весьма интересными и ц'яными въ особенности для читателей, не им'явшихъ случая ознакомиться раньше съ этими любопытными и важными сторонами первоначальныхъ стадій умственной жизни челов'ёчества.

Мы не останавливаемся на двухъ менѣе разработанныхъ или, върнѣе, болѣе сжатыхъ главахъ о характерѣ и нравственности и о правѣ у дикарей. Въ настоящее время онѣ могутъ, пожалуй, показаться слишкомъ эскизными, но и въ этомъ видѣ онѣ не лишены значенія для начинающихъ читателей.

Къ книгѣ приложены двѣ записки автора, читанныя на собраніяхъ Британской научной ассоціаціи, представляющія возраженія архіспискому Уотли и герпогу Аргайлю. Онѣ имѣютъ только библіографическій интересъ, но если онѣ прилагаются къ англійскому изданію, то и русскому читателю не лишне имѣть ихъ.

### ПСИХОЛОГІЯ.

Винэ. «Введеніе въ экспериментальную психологію».—Г. Ланге. «Душевныя движенія».—Ф. Поланг. «Психологія характера».—Ф. Кейра. «Воображеніе и память».

Бинэ. Введеніе въ экспериментальную психологію. Переводъ съ французскаго Е. И. Максимовой подъ редакціей профессора А. И. Введенскаго. Спб. 1895 г. Психологія опытная, т. е. та, которая занимается изследованіемъ душевныхъ явленій, въ недавнее время получила новое направленіе, такъ называемое экспериментальное. Эксперименть, до сихъ поръ примънявшійся въ области естественныхъ наукъ, теперь сталъ применяться для целей изследованія психическихъ явленій. Толчекъ къ такому направленію даль знаменитый немецкій философъ Вундтъ. Онъ первоначально былъ профессоромъ физіологіи, но уже издавна интересовался вопросами философскими и въ началћ семидесятыхъ годовъ написаль «Физіологическую психологію», которая представляеть попытку изследованія техъ психическихъ явленій, связь которыхъ съ физіологическими наиболь очевидна и наилегче подлежитъ изученію. Онъ первый, основаль психологическую лабораторію, въ которой именно и производятся экспериментальныя изследованія, при Лейпцигскомъ университеть въ 1878 г. Съ твхъ поръ ученый міръ пришель къ убвжденію въ такой важности психологическихъ лабораторій, что въ настоящее время нъть ни одного университета въ Западной Европъ и Америкъ, который не имъль бы ихъ. Экспериментальныя изследованія психическихъ явленій уже имъли очень важное вліяніе на ръшеніе основныхъ вопросовъ психологіи. Вследствіе этого, положеніе эксперимента быстро упрочилось въпсихологіи, и нётъникакого сомнёнія, что эксперименту подчиняются все болье и болье значительныя области психологіи. Къ сожальнію, у насъ, въ Россіи установился ложный взглядъ на экспериментальную психологію. Многіе полагаютъ, что такъ какъ къ психологіи примъняется названіе экспериментальной или физіологической, то она есть часть физіологіи, что, разумъ́ется, приводитъ къ очень важныхъ погръщностямъ въ ръщеніи принципіальныхъ философскихъ вопросовъ.

Въ этомъ отношении книжка Бинэ можетъ оказать большія услуги русскому читателю. Она знакомить его съ происхожденіемъ и современнымъ состояніемъ экспериментальной психологіи, съ методами изследованій, съ устройствомъ лабораторій въ различныхъ университетахъ. При этомъ авторъ, хорощо извъстный своими психологическими изследованіями, совершенно правильно опъниваетъ значение эксперимента и предостеретаетъ противъ ложпаго пониманія отношенія психологіи къ физіологіи. «Въ настоящее время, -- говорить онъ, -- психологія сдёлалась настолько всеобъемлющей, и въ кабинетъ ея находится столько заимствованныхъ у физіологіи приборовъ графическихъ, электрическихъ и другихъ, что иногда становится нъсколько затруднительнымъ провести пограничную черту между собственно психологіей и физіологіей нервной системы. Тёмъ, не менёе психологическія работы имъють одну характерную черту, которая, хорошо понятая, устраняеть всякое смъщеніе. Самонаблюденіе является основой психологіи, оно такъ опредъленно характеризуетъ ее, что всякое изслъдованіе, произведенное при помощи самонаблюденія, вполнъ заслуживаеть быть названнымъ психологическимъ, а всякое изследованіе, пользующееся другимъ методомъ, указываеть на другую науку, и мы позволяемъ себъ особенно подчеркнуть этотъ пунктъ, который очень часто упускается изъ виду въ новъйшихъ изысканіяхъ по физіологической психологіи».

Ланге, Г. Душевныя движенія. Психофизіологическій этюдь. Переводь М. Н. Спб. 1896. (Изданіе Павленнова). По мивнію К. Ланге, котораго переводчикъ почему-то назваль Г. Ланге, печаль, радость, страхъ, гивь и т. п. съ одной стороны, и любовь, ненависть, презрвніе, изумленіе и проч.—съ другой, суть двв группы явленій, которыя должны считаться отличными въ психологическомъ отношеніи. Только первую изъ этихъ группъ авторъ называетъ душевными движеніями, тогда какъ явленія другой группы, по его мивнію, могутъ быть называемы страстями, чувствами или какимъ-либо инымъ именемъ.

Вообще, на душевныя движенія смотрять, какъ на нѣчто само по себѣ извѣстное, не требующее никакого особаго разъясненія, такъ кажъ каждый по собственному опыту можетъ имѣть объ этомъ достаточныя свѣдѣнія. Однако, пока мы будемъ довольствоваться чисто субъективнымъ пониманіемъ душевныхъ движеній, до тѣхъ поръ невозможно будеть научное изслѣдованіе ихъ отношеній. Ни одинъ предметъ не можетъ быть разработываемъ научно, если у него нѣтъ объективныхъ признаковъ, относительно которыхъ были бы согласны различные изслѣдователи. Объективные признаки эффектовъ суть ихъ физіологическія проявленія, которыя и представляють точку опору, и, по мнѣнію автора, вѣроятно, единственную для ихъ научнаго изслѣдованія, но ими,

какъ онъ утверждаеть, до сихъ поръ не пользовались. Такимъ образомъ, опредъленіе природы и взаимнаго отношенія аффэктовъ нужно ставить въ зависимость отъ изученія ихъ физіологических проявленій. Съ этой точки зрѣнія Ланге описываеть такіе аффэкты, какъ печаль, тоска, радость, испугъ, гнѣвъ, неистовство и затѣмъ еще нѣсколько подобныхъ, физіологическіе признаки которыхъ котя менѣе, но все-таки замѣтны, каковы смущеніе, напряженіе, разочарованіе. Въ концѣ концовъ авторъ приходитъ къ вопросу о сущности отношенія между душевными движеніями и сопровождающими ихъ тылесными процессами. Разрѣшеніе этого вопроса заключается въ опроверженіи того мнѣнія, что непосредственное дѣйствіе процесса, за которымъ слѣдуетъ аффэктъ, имѣетъ чисто психическій характеръ.

При бѣдности нашей литературы по этому вопросу, эта книжка можеть быть полезной для опытнаго читателя; неопытнаго же читателя она можеть легко ввести въ заблужденіе, заставляя его думать, что чисто физіологическій методъ изслѣдованія эмопій на самомъ дѣлѣ есть единственно научный. Въ дѣйствительности же это мнѣніе, которое авторъ, главнымъ образомъ, стремится доказать, совершенно неправильно въ методологическомъ отношеніи, на что въ недавнее время было указано по поводу книги Ланге знаменитымъ нѣмецкимъ философомъ В. Вундтомъ.

Фр. Поланъ. Психологія харантера. Переведъ съ французскаго подъ редакціею и съ предисловіемъ Р. И. Сементновскаго. Спб., 1896 г. Изд. Павленнова. Рибо. Различныя формы характера. Переводъ съ французскаго Д. Н. Стефановскаго. Харьковъ, 1894 г.— Вопросъ о характерѣ одинъ изъ труднѣйшихъ въ психологіи. Духовная жизнь человѣка есть сплетеніе различныхъ способностей (ума, чувствъ, воли). Если принять во вниманіе, что каждая изъ сторонъ духовной жизни человѣка имѣетъ массу особенностей, то мы легко поймемъ, что комбинація этихъ способностей можетъ быть безконечно разнообразна, а отсюда мы легко поймемъ, какія представляются трудности для психологіи— найти типы, которые могли бы опредѣлять конкретные характеры. Попытки найти эти типы дѣлались неоднократно, и нельзя сказать, чтобы онѣ приводили къ вполнѣ благопріятнымъ результатамъ. Къ числу новѣйшихъ попытокъ нужно отнести и классификацію Полана.

По его мнёнію, изученіе разныхъ характеровъ сводится къ изслёдованію главныхъ психическихъ элементовъ, создающихъ личность. Цёль изученія характера должна заключаться въ томъ, чтобы свести всё черты характера къ наименёе сложнымъ психическимъ элементамъ и къ наиболее простымъ формамъ психологическихъ законовъ.

Поставивши въ такомъ видъ задачу изслъдованія, какъ намъ кажется, совершенно правильно, онъ сначала разсматриваетъ типы, вызываемые преобладаніемъ спеціальной формы духовной длятельности, которыя раздъляются на двъ больпія группы, именно на типы, вызываемые различными формами психологической ассоціаціи, и типы, вызываемые различными свойствами стремленій и духа; эти два типа имъють, въ свою очередь, многочисленныя

подраздвленія. Затвить онъ разсматриваеть вторую большую группу типовъ, обусловливаемыхъ преобладаніемъ или отсутствіемъ того или другого стремленія, причемъ подъ стремленіемъ разуміветь органическія стремленія, соціальныя и сверхобщественныя. Наконець, эту абстрактную характеристику онъ приміняеть для опредвленія одного конкретнаго случая (характера Флобера).

Вообще, о книжкѣ Полана можно сказать, что она даеть богатый матеріаль, но въ умѣ читателя остается очень неясное впечатлѣніе отъ его классификаціи, которая далеко не всегда проводится послѣдовательно.

Гораздо удовлетворительные въ этомъ отношени книжка Рибо, попытка классификаціи характеровъ котораго заслуживаетъ особеннаго вниманія. Признавая за истиннымъ характеромъ свойство единства и стойкости, онъ замѣчаетъ, что среди безчисленныхъ человѣческихъ личностей у большинства не имѣется ни единства, ни стойкости, ни особыхъ отличительныхъ признаковъ. Всѣ эти случаи безформенныхъ и не стойкихъ онъ устраняетъ изъ своей классификаціи. Классификація его устанавливаетъ четыре ряда, опредѣленность которыхъ послѣдовательно возрастаетъ, а общность убываетъ. Первый рядъ содержитъ самыя общія условія, не соотвѣтствующія никакой конкретной дѣйствительности, на подобіе родовъ въ зоологіи и ботанивѣ.

Второй рядъ, аналогичный съ видами, заключаетъ въ себъ основные типы характера, чистыя формы, но на этотъ разъ реальныя и, следовательно, оправдываемыя и подтверждаемыя наблюденіемъ. Въ третьемъ ряду идутъ смѣшанныя или сложныя формы, подобныя разновидностямъ, менъе отчетливо обрисованныя, нежели въ предыдущемъ ряду. Сообразно съ этимъ, мы получаемъ прежде всего два крупныхъ подраздъленія характеровъ на чувствительные и дъятельные. Чувствительные, въ свою очередь, далятся на смиренные (humbles), созерцательные, эмоціональные; активные делятся на активные съ посредственнымъ умомъ и на высшіе активные характеры. Наконецъ, здёсь же следуетъ третья большая группа: апатичные (слабая степень возбудимости и слабая реакція). Въ третьемъ ряду діло идетъ о сложныхъ характерахъ. Сюда относятся: чувствительно-дъятельные, апатично-активные, апатично-чувствительные и типъ уравновъшенный. Четвертый рядъ содержить замъняющія формы, или эквиваленты характера, которые все болбе и болбе удаляются отъ чистыхъ типовъ, но у множества людей занимаютъ ихъ мъсто.

Ф. Кейра. Воображеніе и память. Переводъ съ французскаго, Е. Максимовой. Спб., 1896 г. (Изданіе редакціи журнала «Образованіе»).—Память—одна изъ самыхъ основныхъ функцій человіческаго духа, поэтому ознакомленіе съ природой этой способности до извістной степени является введеніемъ въ изученіе психологіи. Авторъ книжки очень просто и ясно, снабжая свое изложеніе многочисленными конкретвыми примірами, знакомитъ насъ съ постановкой вопроса о памяти. Особенно ціннымъ нужно считать то, что онъ подробно останавливается на выясненіи вопроса о такъ называемой множественности памяти. Юнъ указываетъ на то, что различныя лица по отношенію къ памяти представляютъ различные типы. Такъ, одни лица пользуются въ процессъ воображенія зрительными образами; это зрительный типъ. Другіе слуховыми образами это слуховой типъ, и, наконецъ, типъ моторный, который характеризуется преобладаніемъ двигательныхъ образовъ. Говоря о практическомъ значени памяти, авторъ указываеть на опасности, создаваемыя исключительнымъ развитіемъ одного рода образовъ, и дълаетъ указанія относительно того, какъ можно было бы достигнуть равновъсія ихъ. Книжка Кейра очень полезна для всёхъ, интересующихся вопросами психологіи вообще и педагогической психологіи въ частности. Нужно выразить сожальніе, что въ книжкь французскаго автора совершенно отсутствуютъ указанія на экспериментальныя изследованія о памяти, производившіяся въ последнее время въ ні мецкой наукі. Въ нихъ мы получаемъ разъяснение весьма важныхъ сторовъ вопроса о воспитаніи памяти.

#### ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМІЯ.

H. Depasse. «Du travail et de ses conditions».—P. Pic. «Législation du travail industriel».

Du travail et de ses conditions par Hector Depasse, 1895.

Législation du travail industriel par Paul Pic, 1895. Объ книги, заглавія которых в нами выписаны, посвящены, въ сущности, одному и тому же вопросу: условіями труда во Франціи. Тімъ не меніве, он в отнюдь не совпадають по своему содержанію. Вь то время, какъ П. Пикъ разсматриваетъ условія юридическія, г. Депассъ интересуется преимущественно фактическими и нравственными отношеніями, въ то время какъ первый авторъ ограничивается изложеніемъ действующаго права и ничего не хочеть знать о возможныхъ реформахъ, второй старается, напротивъ, дать совъты, мечтаетъ объ удучшеніяхъ. Раздичіе точекъ зрѣнія отражается и на способъ обработки выбранной темы: трудъ П. Пика представляеть тяжеловъсный, нъсколько суховатый, обильный фактами трактать, предназначенный для интересующихся вопросомъ; книжка Депасса -- рядъ журнальныхъ статей, легко написанныхъ, нъсколько легковъсныхъ, обращенныхъ къ пирокому кругу читателей. Соединивъ объ книги вслъдствіе общности темы, подъ одинъ заголовокъ, мы ихъ теперь разсмотримъ, имъя въ виду указанныя различія, отдёльно.

«Законодательство промышленнаго труда» Поля Пика—это курсъ лекцій, читанныхъ имъ студентамъ ліонскаго университета. Собранныя въ одну книгу, онѣ придставляютъ обстоятельное (больше 600 стр.) руководство для желающихъ изучить французкое промышленное законодательство. Матеріалъ расположенъ въ такомъ порядкѣ: общаго характера вступленіе, высшіе промышленные органы, права собраній и союзовъ (синдикаты рабочихъ и предпринимателей), государственное вмѣшательство (регламентація

картелей, санитарный надзоръ за производствомъ, государственныя монополіи, отдѣльныя ограниченія свободы промышленности), спеціально рабочее законодательство, контрактъ найма и его условія, отношенія рабочихъ съ хозяевами, примирительныя камеры, учрежденія, служащія для улучшенія быта рабочихъ. По этимъ рубрикамъ распредѣлено все французское промышленное законодательство, тутъ же приводятся главнѣйшія постановленія законодательства иностраннаго и дѣлается краткій очеркъ высказывавшихся различными писателями мнѣній. Впрочемъ, послѣдній отдѣлъ, несмотря на представляемый имъ значительный теоретическій интересъ, составленъ П. Пикомъ довольно небрежно. Имъ приводятся мнѣнія лишь немногихъ французскихъ эвономистовъ и то въ слишкомъ сжатомъ, бездоказательномъ видѣ.

Самъ авторъ—большой поклонникъ дъйствующаго во Франци права; онъ въ немъ не видитъ недостатковъ и точно лишь изъ приличія критикуетъ нѣкоторыя детали. Дѣло идетъ, напр., о сокращеніи рабочаго дня. П. Пикъ приводитъ существующія по этому поводу разногласія, но выводъ его таковъ: «лучшее рѣшеніе, по крайней мѣрѣ для настоящаго времени, состоитъ въ сохраненіи status quo» (стр. 304). Регламентація рабочаго времени хороша, потому что она существуетъ, но Боже избави идти въ этомъ направленіи дальше. «Если бы государство тѣмъ фактомъ, что оно опредѣляетъ продолжительность рабочаго дня, было вынуждено установить тіпітит заработной платы,—слѣдовало бы безъ всякихъ колебаній отказаться отъ самого принципа регламентаціи рабочаго времени». Такъ боязливъ г. Пикъ.

Мы видимъ, что въ его книгъ тщетно было бы искать широкихъ взглядовъ и глубокаго теоретическаго освъщения предмета. Первая, общаго характера глава, гдъ авторъ совершенно запутывается въ разграничении существующихъ экономическихъ школъ, всего больше свидътельствуеть объ его теоретическомъ безсили. Но зато въ трудъ П. Пика мы имъемъ незамънимую справочную книгу, не всегда безпристрастную къ французскому законодательству, однако, весьма обстоятельную и полную. Иное надо сказать о сочинени Депасса.

Передъ нами французскій чиновникъ, членъ «Высшаго совъта труда» (Conseil supérieur du travail), завъдующій дълами призрънія и страхованія. Онъ очень гуманно настроенъ. Его не удовлетворяютъ существующія экономическія отношенія, онъ хотъль бы улучшить матеріальное положеніе рабочихъ и уничтожить «борьбу труда съ капиталомъ». Для этого имъ придумано специфическое средство—«камеры труда». Такъ г. Депассъ называетъ смѣшанныя коммиссіи изъ хозяевъ и рабочихъ, обсуждающія всѣ могущія возникнуть недоразумѣнія, устанавливающія размѣръ заработной платы и опредѣляющія остальныя условія фабричной работы. Авторъ возлагаетъ огромныя надежды на проектируемыя камеры: онѣ кажутся ему способными прекратить стачки, улучшить отношенія рабочихъ съ хозяевами и поднять нравственный престижъ труда. Средство, впрочемъ, не ново. Самъ Депассъ указываетъ на многочисленные случаи его примѣненія во Франціи

(даже въ средніе вѣка, что въ виду цеховой организаціи напрасно удивляетъ автора) и еще чаще въ Англіи. Въ интересной главѣ «Les expériences étrangères» мы находимъ подробное описаніе тѣхъ «благодѣяній», которыя всегда оказывала возможность для рабочихъ обсуждать общія дѣла совмѣстно съ хозяевями. Къ сожалѣнію, въ числѣ перечисляемыхъ благодѣяній нѣтъ тѣхъ, которыхъ ждетъ Депассъ: въ тѣхъ же отрасляхъ промышленности, гдѣ существуютъ или существовали «камеры труда», стачки возникали неоднократно и противорѣчіе классовыхъ интересовъ не сдѣлалось меньше.

Депассъ—большой оптимистъ и на придачу очень преувеличиваетъ силу закона. Онъ думаетъ, что стоитъ издать законъ, разрѣшающій образованіе камеры труда (имъ заготовленъ уже и соотвѣтствующій законопроектъ), и онѣ размножатся, какъ грибы. Увы, не такова участь другого, уже изданнаго (въ 1892 г.) и очень восхваляемаго Депассомъ закона—о третейскомъ посредничествѣ. Результаты его, публикуемые въ «Bulletin de l'office du travail» (органъ министерства промышленности и торговли) — ничтожны. Къ третейскому суду при стачкахъ враждующія стороны прибъгаютъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ и еще рѣже такое посредничество прекращаетъ стачку. Можемъ ли мы въ виду такого примѣра разсчитывать на успѣхъ «камеръ труда», этихъ постоянныхъ третейскихъ коммиссій?

Нашъ авторъ скользитъ по поверхности, онъ не понимаетъ экономической сущности затрогиваемыхъ вопросовъ. «Surproduction, surtravail, surpopulation» — иронически перечисляеть онъ (стр.112) термины, представляющиеся ему нел воыми, придуманными «доктринёрами» для затемньнія ясныхъ вопросовъ. Ему самому дъйствительно все ясно. Въ особой главъ, обсуждая «le paradoxe des maschines», онъ очень просто разръшаетъ этотъ парадоксъ: если машины вытёсняють рабочія руки, это происходить «не отъ усовершенствованій техники, а отъ ея недостаточнаго совершенства» (стр. 146). Депассъ не замъчаетъ, что въдь это пустая фраза. И такихъ фразъ въ его книгъ не мало. Цълая глава («Le travail et l'homme») посвящена безпѣльной декламаціи на тему о великомъ значении труда. Это какое-то упражнение въ красноръчии. Порою Депассъ парадируетъ очевь ръзкими мнъніями, которыя тотчась же обставляются оговорками, лишающими ихъ смысла. Такъ, заявивъ, что рабочій им'єсть право на полный результатъ своего труда, онъ дальше доказываетъ (стр. 43-44) законность всевозможныхъ вычетовъ изъ этого «полнаго результата»: вычетовъ въ пользу общества, въ пользу капиталиста и проч. Получается какая-то игра понятіями!

Но въ книгѣ Депасса есть также справедливыя соображенія: авторъ вполнѣ основательно недоволенъ существующими формами призрѣнія бѣдныхъ, критикуетъ систему рабочихъ домовъ, энергично рекомендуетъ поднять образованіе рабочихъ и проч. Въглавѣ о безработицѣ Депассъ высказывается противъ односторонности тѣхъ, которые хотятъ устранить перерывы въ работѣ. Онъ желалъ бы, напротивъ, обезпечить возможность болѣе или менѣе

продолжительныхъ перерывовъ. Читатель видитъ, что и изъ книги Депасса, нѣсколько поверхностной и слишкомъ мало считающейся съ фактами, онъ можетъ извлечь кое-что, хотя это «коечто» въ сравнени съ тѣми обильными свѣдѣніями, которыя сообщаетъ книга Поля Пика—въ сущности, очень незначительно.

# НАРОДНЫЯ ИЗДАНІЯ.

Изданія «Посредника».— Изданіе книжнаго склада А. М. Муриновой.—Изданіе О. Н. Поповой.

Въ новомъ году «Посредникъ» выступаетъ съ такими же хорошими книжками и по внъшности, и по внутреннему содержанію, какими онъ отличался и въ предыдущіе годы. Особенно хороши только-что вышедшіе подъ заглавіемъ «Тайны и чудеса Божьяго міра», популярные разсказы по космографіи, составленные Е. Чижовымъ. Книжка эта, благодаря прекрасному изложенію и дешевизні (45 коп. болье чымь за 15 печати, листовь со множествомъ хорошихъ рисунковъ), навърное выдержитъ не одно изданіе и появится не только въ семьяхъ и среднихъ школахъ, но и въ сельскихъ училищахъ и библістекахъ. Тема, взятая г. Е. Чижовымъ, эксплоатировалась для народныхъ изданій и раньше, но изъ числа имфющихся теперь въ продажъ нфсколькихъ книжекъ нельзя назвать ни одной вполн в удачною. Г-ну Е. Чижову посчастливилось болже другихъ авторовъ и книжка вышла очень хорошей во встхъ отношеніяхъ. Быть можеть, составителю до нтыкоторой степени помогло то обстоятельство, что онъ не быль ограниченъ однимъ или двумя печатиыми листами и могъ поэтому излагать предметь съ большею полнотою и ясностью. - «Поотадители бури»—это люди, посвятившіе собя спасанію погибающихъ на моръ. Разсказамъ объ этихъ герояхъ и описанію разныхъ способовъ спасанія погибающихъ и посвящена книжечка съ такимъ заглавіемъ. Составлена она не дурно. Разсказы, изложенные въ ней, возбуждають глубокую симпатію въ читатель къ истинныму. труженикамъ моря. -- «Шемякинъ судъ», смехотворная комедія, недурно составленная г. Николаемъ Поповымъ, по старинному сказанію съ такимъ же названіемъ. Автору удалось сохранить весь юморъ древняго народнаго произведенія. Деревенскія сцены С. Т. Семенова «Раздоръ» не блещуть особеннымъ талантомъ, но составлены живо и интересно. Молодой парень полюбиль давушку и хочетъ жениться, но отецъ невысты требуетъ, чтобы тотъ вошель въ домъ. Старшій брать жениха свачала соглашается отдълить половину имущества младшему, но подъ вліяніемъ своей жены изм'вняеть свое нам'вреніе. Отсюда и происходить раздоръ. Однако, все кончается къ общему благополучію.

«Родныя пѣсни», сборникъ стихотвореній, составленный г. Владиміромъ Бончъ-Бруевичемъ и изданный книжнымъ складомъ А. М. Муриновой, даетъ 41 стихотвореніе Н. А. Некрасова, Н. А. Вроцкаго, В. И. Немировича-Данченко, Ф. Филимонова, А. Н. Пле-

щеева, С. Я. Надсона, С. Д. Дрожжина, И. В. Сурикова, А. П. Барыковой, А. А. Голенищева-Кутузова, И. С. Никитина, А. А. Мея, К. Д. Бальмонта, В. Гиляровскаго, А. Толстого, А. М. Федорова, А. С. Пушкина, Я. П. Полонскаго и Ю. В. Жадовской. Изъ этого перечня видно, что только у немногихъ авторовъ взято по два и по три стихотворенія, а многіе изъ изв'єстныхъ и даже изъ очень крупныхъ поэтовъ (Лермонтовъ напр.) не попали вовсе въ сборникъ. Составитель, очевидно, и не задавался ц'єлью дать образцовыя произведенія лучшихъ русскихъ поэтовъ; на первомъ планѣ у него идея, вложенная въ произведеніе. Поэтому въ сборникъ, вм'єстѣ съ бытовыми, встрѣчается не мало стихотвореній и на гражданскіе мотивы. Книжечка издана чисто, съ портретомъ Н. А. Некрасова на обложкѣ и стоитъ не дорого—10 коп. за 3 печатныхъ листа.

Книжка, изданная О. Н. Поповой, «Приключеніе двухъ кораблей» и проч. составлена Н. А. Рубакинымъ и содержитъ, кромъ описанія полярной природы, разсказы о путешествіи и гибели американскаго парохода «Жаннеты» и о путешествіи парохода «Роджерсъ», отправленнаго разыскивать «Жаннету». Разсказы переданы очень живо и читаются съ большимъ интересомъ. Книжка иллюстрирована множествомъ рисунковъ и стоитъ дешево, 20 коп. за 7 печатныхъ листовъ.

# НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

\*Edinburgh: Pieturesque Notes by Robert Louis Stevenson, With Illustrations by T. Hamilton Crawford (Seeby and Co) 1896. (Эдинбургь; живописные очерки). Мало кто изъ читателей Стивенсона знакомъ съ его художественнымъ описаніемъ родного города Эдинбурга. Очерки Стивенсона появились еще въ 1878 г., но теперь онъ собраны въ отдъльную книгу и снабжены прекрасными иллюстраціями, число которыхъ въ текств доходить до 50-ти. Авторъ достаточно извъстенъ читающей публикъ, и хвалить его книгу было бы лишнимъ, но мы прибавимъ только, что живописные очерки Эдинбурга и шотландской жизни такъ же увлекательны и интересны, какъ и всь другія произведенія Стивенсона.

(Daily News). «Lay Sermons» by M-r Ruskin (Wise). (Свитская проповиде). Новый, только-что вышедшій въ свыть, томъ писемъ Рёскина заключаеть чрезвычайно интересную переписку его съ однимъ викаріемъ. Нікоторыя изъ этихъ писемъ уже появлялись въ печати въ отдельномъ изданіи, подъ заглавіемъ: «Письма къ духовенству», но большинство изъ нихъ все-таки совсемъ неизвестны публике. Оригинальность Рёскина, блескъ его таланта выражаются особенно ярко въ этой перепискъ. Эти письма, по выраженію одного изъ почитателей Рёскина, должны были действовать, какъ ударъ молнін, наводя на многія размышленія и заставляя задумываться о многихъ вопросахъ, казавшихся уже безповоротно рышенными. Въ этихъ письмахъ, кромъ того, заключается много автобіографическаго матеріала, еще болье увеличивающаго интересъ переписки.

(Daily News). «Thomas Carlyle» by Hector C. Macpherson (Oliphant Anderson and Ferrier). (Томась Карлейль). Въ числъ множества біографій Карлейля и статей. посвященныхъ его личности, какъ пизайметь далево не последнее место. Авторъ ея, съ полнымъ безпристрастіемъ, разобраль личность Карлейля, пользуясь для этого новыми, неиздан-(Bookseller). ными документами.

«Ice Work, Present and Past» by Dr. T. G. Bonney (Kegan Paul and C°). (Дъятельность льда въ настоящемъ и въ прошломъ). Авторъ этой книги затрогиваетъ въ высшей степени интересныя и, повидимому, необъяснимыя проблемы исторіи земли, знакомя читателей со всеми существующими геологическими теоріями и стараясь, по возможности, сдёлать имъ правильную безпристрастную оценку. Книга написана популярно: изложение сжатое. Она входить въ составъ международной научной библіо-TERM ((The International Scientific Se-(Daily News). ries).

The life and Travel of Mungo Park in Africa by W. and R. Chambers. (Жизнь и путешествія Мунго Парка). Африка была совсемъ еще мало извъстна во времена Мунго Парка, и онъ самъ, отправляясь въ свое путешествіе, конечно, имълъ меньше свъдъній объ Африкъ, нежели наши современники, никогда не вступавшіе на африканскій берегъ. Мунго Паркъ, следовательно, является великимъ піонеромъ, но даже помимо этого его жизнь такъ же, какъ и его путешествія и приключенія, представляеть несомнінный интересь для огромнаго числа читателей, увлекаю-щихся описаніями новыхъ странъ и пу-(Daily News). тешествій.

«Electricity for Everybody» by dr. Philip Atkinson (Gay and Bird). (Электричество для вспхъ). Книга предназначается какъ для обыкновеннаго читателя, совсёмъ не имёющаго или имёющаго мало техническихъ познаній, такъ и для практического механика, занимающагося электричествомъ. Законы электричества изложены очень простымъ и удобопонятнымъ языкомъ и поэтому сателя и человіка, эта новая біографія книга можеть служить хорошимь рукокъ изученію электричества.

(Daily News). «The Philosophy of Belief; or Law in Christian Theology by the Duke of Argyll (John Murray). London. (Философія выры). Прошло уже тридцать леть съ техъ поръ, какъ авторъ этой книги издалъ свой первый краснорычивый трактать «Царство закона», создавшій ему влія. тельное положение среди современныхъ писателей. Вследъ за философскихъ этимъ трактатомъ онъ издалъ книгу «Единство природы» и, наконецъ, теперь выпустиль въ свъть третій томъ, составляющій продолженіе двухъ предыдущихъ и далье развивающихъ его взгляды на отношение естественныхъ законовъ природы къ религіи вообще и къ ортодоксальнымъ ав амкінацевов частности. Кромъ разсужденій автора, адресованныхъ къ обыкновеннымъ читателямъ, не изучающимъ философіи. въ этой книгь заключается интересное автобіографическое предисловіе, прекрасно обрисовывающее состояніе души автора, сознающаго трудности возложенной имъ на себя задачи разъяснить человъку, въ чемъ именно заключается сущиссть въры. (Bookseller).

«Les paysans au moyen âge» par André Réville agrégé d'histoire.Préface par Rèné Worms (V. Giard et.T. Brière). (Knecmanне въ средние въка). Авторъ, умершій два года тому назадъ, оставилъ послѣ себя нісколько неизданных трудовъ, и самые интересные изъ нихъ собраны въ этой книгь. Туть находятся четыре публичныя лекцій, прочитанныя имъ въ Женевъ. Почтенный профессоръ очень подробно и основательно изучиль быть крестьянъ XIII и XIV въковъ, ихъ экономическія условія, частную жизнь и настроеніе умовъ и съумьль заключить въ тъсныя рамки публичной лекціи плоды своихъ долговременныхъ изысканій и своей громадной эрудиціи. Благодаря его добросовъстному труду, мы можемъ теперь составить себь довольно ясное и точное понятіе о земледельцахъ среднихъ въковъ, объ ихъ образъ жизни, привычкахъ, воззрвніяхъ и характерв и условіяхъ окружающей ихъ обстановки

(Journal des Débats), «Etudes littéraires et morales» par F. Hémon, inspecteur del Académie de Paris. (Ch. Delagrave). (Изслыдованіе литературы и правственности). Авторъ, какъ указываетъ заглавіе его книги, интересуется вопросами нравственности и ищеть отраженія ихь вь литературныхъ произведеніяхъ По его мятнію, только ть литературныя произведенія и имьють

водствомъ для всъхъ, приступающихъ выдающееся значение, которыя богаты выводами, относящимися къ области нравственности. Такую же точку зрвнія авторъ проводить и въ своихъ очеркахъ, касающихся современныхъ нра-вовъ. Изъ чисто литературныхъ очерковъ автора наиболье интересны посвященные Монтеню, Жуанвиллю и Брюнетьеру, а также изследование типовъ въ первыхъ произведеніяхъ Корнеля.

(Journal des Débats). «Social Rightsand Duties». Addresses to Ethical Societies By Leslie Stephen (Sonnenschein and Co). (Couianius npasa u обязанности). Книга составлена частью изъ публичныхъ лекцій, частью изъ статей, печатавшихся въ разное время въ журналахъ, и входитъ въ серію такъназываемой «Ethical Library». Авторь касается вопросовъ о соціальныхъ правахъ и обязанностяхъ; отдъльныя главы, посвященныя этимъ вопросамъ, озаглавлены следующимъ образомъ: «Наука и политика», «Сфера политической экономіп», «Нравственное значеніе соревнованія», «Соціальное равенство», «Наследственность», «Наказанія», «Роскошь», «Обязанности авторовъ» и «Тщеславіе философовъ». Выводы автора, во всякомъ случав, заслуживають вниманія, хотя, быть можеть, съ его точкою зрънія и не всегда можно согласиться.

(Daily News). From the North Pole to the Equator». By Alfred Edmund Brehm. Translated by Margaret R. Thomson, with 83 illustrations. (Blackie and Son) 1896. (Omr cnвернаго полюса до экватора). Этотъ переводъ труда извъстнаго нъмецкаго натуралиста не нуждается ни въ какой оценкь, такъ какъ имя автора слишкомъ корошо извъстно всей читающей публикъ. (Bookseller).

The Daily News' Jubilee; a political and social Retrospect of fifty Years of the Queen's Reign» by M-r Justin Mac Carthy M. P. and Sir John R. Robinson. (Юбилей газеты). Пятидесятильтній юбилей газеты «Daily News» даль поводъ къ изданію политическаго и сопіальнаго обзора царствованія королевы Викторіи и діятельности либеральной партіи, органомъ которой служить указанная газета. Въ этотъ пятидесятилътній періодъ времени Англія достигла огромныхъ успаховъ во всахъ направленіяхъ и поэтому небезъинтересно проследить, какимъ путемъ шло ея развитіе. Исторія распространенной и вліятельной газеты за пятидесятильтній промежутокъ времени, конечно, должна быть върнымъ отражениемъ истории са-(Bookseller). мой Англіи.

Democracy and Liberty by M-r Lecky (Longmans and C°). (Демократія и свобода). Одною изъ самыхъ интересныхъ чертъ этого новаго изследованія демократіи является сравнительная оцінка французскихъ и американскихъ учреж деній и изученіе отношеній, существующихъ между современнымъ демократическимъ движеніемъ и католицизмомъ. Кром'в этого, авторъ затрогиваетъ много другихъ вопросовъ, имьющихъ жгучій современный интересъ и, между прочимъ, ирландскую проблему. Очень любопытны главы, касающіяся итальянской демократіи, законовъ о бракѣ и нравственныхъ причинъ, лежащихъ въ основъ всякихъ рабочихъ безпорядковъ и лвиженій. (Daily News).

«Greck Tribal Society by Hugh Seebohm (Мастіllian and С.). (Греческое племенное общество). Очень подробное, интересное историческое изслілованіе древняго греческаго общества. Авторь желаеть прослідить, насколько въ греческомъ обществі встрічаются ті главныя черты племеннаго общества, какія мы находимъ широкораспространенными повсюду у членовъ арійской расы. Въ этомъ изслідованіи ясно обнаруживается превосходная эрудиція автора и знаніе всторій. (Аthaeneum).

«Popular books of animals for Young People» by H. Scherren (Cascell and C°). (Популярная зоологія для юношества). Очень подезная в витересная княга, вполи удовлетворяющая своей цёли служить настольною книгою юношей, особенно интересующихся зоологіей. Несмотря на очень популярное изложеніе, книга сохраняеть характерь серьезнаго научнаго сочиненія.

(Daily News).

•The Universities of Europe in the middle Ages by Hastengs Rushdall, M. A. Fellow and Tutor of New College, Oxford. (Clarendon Press). (Esponeŭenie университеты въ средніе въка). Сочиненіе это является плодомъ очень добросовъстнаго и подробнаго изследованія, причемъ авторъ указываетъ на всъ источники и документы, которыми онъ пользовался, такъ что никакія ошибки и недоразумьнія невозможны. Вообще, книгу следуетъ причислить къ разряду лучшихъ и наиболье полныхъ изследованій средневековой Европы и спеціально средневѣкового научнаго движенія. Въ первой части авторъ говорить объ университетахъ въ Салерно, Волоньи и Парижѣ; во второй — о научномъ движеній въ Испаніи, Франціи,

Третья часть посвящена англійскимъ университамъ и студенческой жизни въ Англіи. (Athaeneum).

«The present Evolution of Man» by G. Archdall Reid (Chapman and Hall). (Эволюція человька вз настолицев время). Доктрина эволюців въ посліднев время подверглась сильнымъ нападкамъ, но въто же время вызвала горячую защиту ея приверженцевъ. Споръ выдвинулъ на сцену многіе жгучіе вопросы, которыхъ именно и касается авторъ въ книгъ. Взгляды автора отличаются оригинальностью и смѣлостью, такъ какъ онъ возстаеть противъ многихъ общепринятыхъ воззрѣній на очень важные біологическіе вопросы. (Daily News).

«A travers l'histoire de la France» (études critiques) раг А. Lecoy de La Manche (Tequi). (Очерки исторіи Франии). Авторъ собрать въ этой внигъ свои историческіе очерки, появізвшіеся уже въ печати въ различныхъ журналахъ. Но эти историческіе эскизы, въ общемъ, производять до нѣкоторой степени впечатлѣніе калейдоскопа и въ сущности дѣйствительно представляють нѣчто вродъ послѣдовательной исторической панорамы, глѣ передъ глазами эрителей проходять различныя событія. Впрочемъ, это не мышаеть интересу книги, успѣхъ которой сбезпеченъ уже самимъ именемъ автора.

(Journal des Débats).

«Comment se resoudra la question sociale» par M. G. Molinari (Guillaumin). (Какъ разрышится соціальный вопрось). Подъ такимъ заглавіемъ авторъ предлагаетъ читателямъ очень полное и основательное изследование соціальнаго вопроса и доказываеть несостоятельность всёхъ мёръ, предлагаемыхъ въ настоящее время для разрышенія его. По мнѣнію автора, вопросъ разрышится постепенно, мирнымъ путемъ подъ вліяніемъ дъйствія, всегда почти незамѣтнаго. естественныхъ законовъ, управляющихъ обществами, также какъ и отдъльными индивидами. Особенное значеніе авторъ придаеть конкурренціи, которая, по его убъжденію, является главнымъ двигателемъ прогресса и содъйствуетъ улучшенію условій существованія человіческаго рода.

(Journal des Débats).

слівдованій средневівковой Европы и спеціально средневівкового научнаго движенія. Въ первой части авторъ говорить объ университетахъ въ Салерно, втого любопытнаго изслідованія по сопомъ и Парижі; во второй — о научномъ движеній въ Испаніи, Франціи, Италіи, Германіи, Шотландіи и т. д. наго подбора. Въ его книгь можно

встретить много новых и оригинальных взглядовь на соціальные вопросы.

(Journal des Débats). «Les Sciences Sociales en Allemagne» par G. Bouglé(Felix Alcan). (Coціальныянауки въ Германіи). Вопросъ о методіводинъ изъ важнёйшихъ вопросовъ въ области соціальныхъ наукъ; на этомъ основаніи авторъ и занимается въ своей книгь изученіемъ и разъясненіемъ методовъ, которые положены въ основу трудовъ главныхъ германскихъ соціологовъ, Лазаруса—съ его психологіей народовъ, Зиммеля-съ его наукою о нравственности, Вагнера-съ его политико - экономической системой, Іеринга-съ его философіей права и др. Авторъ выдъляетъ наиболъе характеристичныя черты германской соціологіи, стремящейся къ тому, чтобы быть абстрактной, теоретической и психологической.

(Revue des Revue). · My Confidences: an Autobiographical Sketch adressed to my descendants» by Frederick Locker Lampson. (Smith, Elder and  $C^{\circ}$ ). (Моя исповыдь). Авторъ мемуаровъ, одинъ изъ англійскихъ поэтовъ, вращался въ лучшемъ англійскомъ обществъ и лично былъ знакомъ и друженъ со многими выдающимися людьми,-какъ мужчинами, такъ и женщинами, - въ области политики, литературы, искусства и науки. Это обстоятельство придаетъ, конечно, особенный интересъ его мемуарамъ, вообще обнаруживающимъ въ авторъ большую наблюдательность и ширину взглядовъ философа, смотрящаго на жизнь добродушными, снисходительными глазами. Очень интересны главы воспоминаній, отно-сящіяся къ Джорджъ Элліотъ, Чарльзу Диккенсу, Броунингу и Теккерею.

(Daily News).
«L'Ecole Saint Simoniènne, son histoire, son Influence jusqu'à nos jours» par George Well, docteur es lettqes (Felix Alcan). (Школа сенсимонистовъ, ея исторія и ея вліяніе вплоть до нашихъ дней). Авторъ въ предшествующемъ своемъ трудь (Un Précurseur du socialisme, Saint Simon et son œuvre), посвященномъ исключительно послѣдователямъ знаменитаго философа, не ка-

сался исторіи этой школы; теперь онъ пополняеть этоть пробыть, занимаясь въ своей книгъ эволюціей сенсимонизма, съ самаго его возникновенія до нашихъ дней. Особенно поучительна последняя глава, въ которой заключается критика этой философской системы. Авторъ различаетъ въ ней методъ, метафизику и соціальный режимъ. Историческій методъ, возобновленный Огюстомъ Контомъ, существуетъ и до сихъ поръ; пантеистская метафизика до сихъ поръ еще имъетъ послъдователей. Что же касается коллективизма сенсимонистовъ, то онъ и по сте время вдохновляетъ многихъ изъ современныхъ содіалистовъ. Политика школы выразилась въ особенности въ организаціи кредитныхъ учрежденій, общественныхъ работь и народнаго воспитанія; на этихъ именно трехъ путяхъ следовали примерамъ школы. Подробный указатель собственныхъ именъ составляетъ очень полезное прибавленіе къ этому, чрезвычайно интересному, историческому изся тдованію.

(Journal des Débats). «Les Etats-Unis d'Amérique (1765-1865) par Edward Channing, professeur, adjoint à l'Université Harvard-Cambridge University Press, Clay and Sons. 1896. (Соединенные Штаты Америки). Книга входить въ составъ очень интересной серіи историческихъ изслідованій, издаваемыхъ профессоромъ кэмбриджскаго университета подъ руковод-ствомъ Протеро. Авторъ ея рисуетъ блестящую историческую картину развитія великой американской республики. Не пускаясь въ подробности описанія битвъ и войнъ, авторъ, главнымъ образомъ, останавливается на основныхъ причинахъ, способствовавшихъ изумительному росту и развитію Соединенныхъ Штатовъ и старается выяснить, какимъ образомъ изъ такого разнороднаго матеріала, какой представляли англійскія колоніи въ Америкъ въ 1760 году, развилось колоссальное зданіе, поражающее своею гармоническою и могущественною организаціей. Книга издана прекрасно; къ тексту приложены карты, дополняющія его. (Journal des Débats).

# НОВЫЯ КНИГИ, ПОСТУПИВШІЯ ВЪ РЕДАКЦІЮ

съ 15-го марта по 15-е апръля.

- Жанъ де-Лафонтенъ. Басни. Въ переводахъ Крылова, Измайлова, Дмитріева Хемницера, Коринфскаго, Талина Лихачева, Юрьина, Жукова. Съ рис. Дорэ. Спб. 96. Изданіе П. Сойкина. Ц. 1 рубль.
- Валерій Брюссовъ. *Chefs d'oevre*. II наданіе. 96 г. Ц. 60 к.
- И. Н. Захарьинъ (Якунинъ). Грезы и пъстии. Спб. 96 г. Изданіе IV. Ц. 50 к.
   Северинъ Янишевскій. Сборникъ стихо-
- Северинъ Янишевскій. Сборникъ стихотвореній. Москва. 96 г.
- Генрихъ Ибсенъ. Собраніе сочиненій Томъ І. Изданіе Юровскаго. Спб. 96 г. Ц. за 6 т. 3 р. 50 к.
- Н. М. Минскій. Иліада Гомера. Изданіе К. Т. Солдатенкова. Москва. 96 г. Ц. 75 к.
- В. П. Соколовъ. *Новая мама*. Повъсть. Москва. 96 г. Ц. 75 к.
- Генрикъ Сенкевичъ. Камо грядеши? Романъ изъ временъ Нерона. Перев.съ польск. В. М. Лаврова. Изданіе редакціи журнала «Русская Мысль». Москва. 96 г. Ц. 1 р. 50 к.
- Западно-европейскій эпось и средневъковой романь въ пересказахъ и сок ра щенныхъ переводахъ съ подлинныхъ текстовъ О. Петерсоиз и Е. Балабалювой, въ трехъ томахъ. Т. І. Романскіе народы. Спб. 96 г. Ц. 2 р.
- Наша старина. М. Базилевскій. Эксилархь Бостинаи. Этюдъ изъ временъ Гаоновъ. Изданіе Шермана. Одесса. 96 г. Ц. 15 к.
- Разсказы о Восточной Сибири. Ф. Девель. Съ рис. и картой Сибири. Москва. 96 г. Изданіе «Посредника». Ц. 20 к.
- Безстрашная дъва или смерть за въру. Повъсть перев. съ англ. Москва. 96 г. Изданіе «Посредника». Ц. 8 коп.
- Сказна о царевичѣ Гайдарѣ. Кота Мурлыки. Москва. 96 г. Изданіе «Посредника». Ц.  $1^1/2$  к.

- Человъкъ безъ сердца. Сказка. Перев. съ англ. Ц.  $1^{1/2}$  к.
- Разуваевскіе мужики у Московской думы. Разговорное сказаніе Н. Полушина. Москва. 96 г. Ц. 1<sup>1</sup>/2 к.
- Пора опомниться! О вред'й спиртныхъ напитковъ. Сост. по изложенію А. П. Пакина. Москва. 96 г. Ц. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> к.
- Нужды и недостатки крестьянскихъ обществъ. Крестьянина С. Т. Семенова. Москва. 96 г. П. 11/2 к.
- На сходић. Разскавъ Жентова. *Школа*. Разскавъ Ковырева. Москва. 96 г. Ц. 3 к.
- **Три доли.** Повъсть *Марко-Вовчка*. **Мо**сква. 96 г. Ц. 10 к.
- Безпріютная въ тепломъ гнѣздышкѣ. Повѣсть изъ американской жизни. По роману «Фонарщикъ» г-жи Комминсъ. Москва. 96 г. Ц. 6 коп.
- В. П. Быстренинъ. Вырное средство. Равскавъ. Москва. 96 г. Ц. 5 коп.
- И. И. Пантюховъ. О пещерныхъ и позднъйшихъ жилищахъ на Кавказъ. Тифлисъ. 1896. Ц. 1 рубль.
- Н. П. Партанскій. Л'ёсъ, его вліяніе на челов'ёка и вначеніе въ природ'ё. Курскъ. 1895 г. Ц. 10 коп.
- Медвѣдевъ. Комнатное цвѣтоводство.
   Изд. «Полезной Библіотеки». Спб.
   1896 г. Ц. 50 к.
- М. Лацарусъ. Взаимодъйствіе души и тъла. Изд. «Междун. Библ.». Спб. 1896 г. Ц. 20 к.
- к. Ельницкій. Избранныя педагогическія статьи. Изд. «Педаг. Библ.». Москва. 1896 г. Ц. 2 р. 50 к.
- В. Г. Бълинскій, Сочиненія. Въ IV томахъ. Изд. Ф. Павленкова. Спб. 96 г. Цёна каждаго тома 1 р. 25 к.
- И. А. Гофштеттеръ. Генрихъ Сенкевичъ, какъ психологъ современности. Съ портретомъ. Спб. 1896 г. Ц. 30 к.
- м. к. Бурда Эд. Дженнеръ и его жизнь.

- Ивд. Одес. Гор. Аудит. Нар. Чт. Одесса. 1896 г. Ц. 6 коп.
- М. К. Бурда. Луи Пастеръ, его жизнъ и его открытія. Изд. Одес. Гор. Аудит. Нар. Чт. Одесса. 1896. Ц. 6 коп.
- Законы. Дешевое изданіе для народа. Я. Канторовича. О Священных правах верховной Самодержавной Власти. Спб. 1896 г. П. 5 к.
- То-же. О духовныхъ завъщаніяхъ. Спб. 1896. II. 5 к.
- То-же. Объ опекъ и попечительствъ. Спб. 1896. Ц. 5 к.
- **То-же.** О нарушеніи общественнаго спокойствія. Спб. 1896. **Ц.** 5 к.
- То-же. О преступленіяхъ противъ собственности. Спб. 1896. Ц. 10 к.
- То-же. О союзъ родителей и дътей.
   Спб. 1896. П. 5 к.
- То-же. О преступленіяхъ противъ народнаго вдравія. Спб. 1896. П. 5 к.
- То-же. О преступленіяхъ противъ жизни, здравія, свободы и чести частныхъ лицъ. Спб. 1896. П. 10 к.
- То-же. О преступленіяхъ противъ въры. Спб. 1896. Ц. 5 к.
- То-же. О союзъ брачномъ. Спб. 1896.
   Ц. 10 коп.
- В. А. Гольцевъ. Законодательство и нравы. Изд. О. Н. Поповой. Спб. 1896 г. Ц. 1 р. 25 к.

- Александръ Миклашевскій. Рабочій вопросъ и соціальное законодательство въ Германіи. Спб. 1896 г. Ц. 30 к.
- И. В. Лучицкій. Крестьянская поземельная собственность во Франціи до революціи. Кіевъ. 1896 г. Два тома. Цена каждаго тома по 75 коп.
- н. И. Борисовъ. Волшебный фонарь въ народной школъ. Изд. Херс. Губ. Зем. Упр. Херсонъ. 1896 г.
- Лѣтняя колонія для учениковъ начальныхъ евр. учебн. заведеній. Одесса. 96 г.

Проектъ нормальной съти училищъ въ Нижегородскомъ уъвдъ.

- Эдмондъ Дэмоленъ. Какъ воспитывать нашихъ дътей. Перев. съ франц. Сиб. 96 г. Ивданіе Лебедева. Ц. 20 к.
- В. Вундтъ. Индивидуумъ и общество. Перев. съ нъм. Спб. 96 г. Ц. 20 к.
- Проектъ нормальной сѣти училищъ въ Нижегородскомъ уѣздѣ. Изданіе Нижег. уѣздн. земства. 96 г.
- Отчетъ Петровскаго общества изслѣдователей Астраханскаго края за 1894 г.
- Докладъ Екатеринбургской земской управы о всеобщемъ обучении. 1895 г. Екатеринбургъ.
- Ежегодникъ по геологіи и минералогіи Россіи. Издав. подъ ред. Н. Криштофовича. Т. І. Варшава. 96 г.

# Отъ Комитета-Невскаго Общества устройства народныхъ развлеченій.

За Невской заставой, отъ Обводнаго канала и до деревни Славянки, на протяжени болъе чъмъ 15 верстъ, по обоимъ берегамъ Невы, почти непрерывной пъпью тянутся фабрики и заводы. Здъсь сосредоточены всевозможные виды производства: желъзодълательное (заводы Обуховскій, Невскій механическій, Александровскій сталелитейный, громадныя желъзнодорожныя мастерскія), фабрики: ткацкая, бумагопрядильныя, ситцевыя, суконныя (Паль. Губбартъ, Торнтонъ), бумагодълательная фабрика Варгуниныхъ, заводы стеариновый, химическій, кирпичные, цементные, лъсныя биржи (Громова, Лебедева, Русанова), ультрамариновый заводъ, Императорскіе фарфоровый и стеклянный, карточная фабрика и т. д.; всего болъе 32 фабрикъ и заводовъ.

Населеніе этой мъстности (Шлиссельбургскаго участка), достигающее солидной цифры 60 тыс., состоить, главнымъ образомъ, изъ рабочихъ, ихъ семей и лицъ, имъющихъ то или другое отношение къ фабрикамъ и заводамъ. Такой составъ населенія налагаетъ особый отпечатокъ на всю мъстность. Въ рабочіе дни и часы тихія, пустыныя улицы кажутся безлюдными, но за то по вечерамъ, послъ «шабаша» и особенно по праздникамъ, картина совершенно мъняется: весь рабочій людъ высыпаетъ на улицы и запружаетъ ихъ до такой степени, что мъстами едва возможно пройти по панели или проъхать по улицъ. Кабаки и другія питейныя заведенія набиты биткомъ. Свои свободные часы здъшній рабочій рідко проводить дома, что вполні понятно: квартиры рабочихъ, большею частью, грязны, вловонны и страшно переполнены. Въ лучшемъ случав рабочій толкается безцёльно по улипь, а не то, идеть въ питейное заведеніе, ідъ и спускаеть свои послъдніе гроши; а заведенія эти въ изобиліи и близко, подъ рукой: въ ръдкомъ домъ нътъ хоть одного, а въ нъкоторыхъ по два и по три. Знатоки мъстныхъ нравовъ утверждаютъ, что рабочіе оставляють здісь не меніве половины заработка.

Въ 1885 году, среди мъстной интеллигенціи зародилась мысль устроить на разумныхъ и нравственныхъ началахъ праздничныя развлеченія для рабочихъ, съ цёлью отвлечь этихъ послёднихъ отъ пьянства и дать имъ возможность удовлетворить столь присущую каждому человъку потребность временами развлечься, повеселиться, отвести душу, безъ ущерба для кармана, здоровья и нравственности. По иниціативъ извъстнаго общественнаго дъятеля, Владиміра Павловича Варгунина, нын'й умершаго, и Михаила Серг'йсвича Агафонова, составился кружокъ лицъ, который, собравъ по подпискъ около 1.300 рублей, огородиль заборомь пустопорожнее мьсто, поставиль на немь павильонъ для музыкантовъ, небольшую эстраду для представленій и открыль этотъ импровизованный садъ для публики, взимая за входъ по 10 коп. съ человъка. Въ саду игралъ военный оркестръ, пълъ хоръ солдатъ-пъсенниковъ, увеселяль народь балаганный дёдь, на открытой сценё давались небольшія пьески, пантомимы; продажа кръпкихъ напитковъ не допускалась. Эта первая скромная попытка имъла большой успъхъ (на 25 гуляньяхъ перебывало болъс 64 тыс. человъкъ), что еще болъе утвердило кружокъ въ мысли о необходимости устройства для народа разумныхъ развлеченій и побудило его расширить и развить свою дъятельность. Отсылая желающихъ ознакомиться подробно съ исторіей дъятельности кружка къ брошюръ Е. П. Карпова «Десятилътіе народныхъ гуляній за Невской заставой», укажемъ лишь на главныя формы развитія этого дёла. Въ 1888 году гулянья были переведены въ прекрасный паркъ, арендованный у Калинкинскаго пивовареннаго товарищества; здівсь быль выстроень деревянный открытый театрь, поставлены карусели, качели, кегель-банъ, стръльбище, американскія горы, устроена открытая площадка для танцевъ; на открытой сценъ, кромъ дивертиссемента и маленькихъ пьесъ, стали ставить произведенія Островскаго, Гоголя, Потъхина и др. Число посътителей съ каждымъ годомъ росло.

Въ 1891 году кружокъ, занявъ у 44 лицъ изъ 4% 44.500 р., купилъ у Калинкинскаго Товарищества паркъ и 4 деревянныхъ дома и сталъ хлопотать объ утвержденіи устава. Въ томъ же году уставъ былъ утвержденъ и кружокъ преобразился въ «Невское Общество устройства народныхъ развлеченій», которое поставило себъ задачей доставленіе мъстному рабочему населенію нравственныхъ, трезвыхъ и разумныхъ развлеченій, какъ-то: народныхъ гуляній, чтеній, концертовъ, спектаклей, танцовальныхъ вечеровъ и т. п., а также устройство хоровъ изъ рабочихъ, читаленъ, дътскихъ садовъ. Общество, отнюдь не преслъдуя коммерческихъ цълей, стремится къ наивозможной доступности и удешевленію устраиваемыхъ имъ развлеченій.

Лътнія гулянья идуть очень хорошо; на 27—29 гуляньяхъ ежегодно перебываетъ болье 100 тыс. посътителей; любовь къ театру замътно прививается; гулянья несомивно вліяютъ смягчающимъ образомъ на мъстные нравы: стало меньше пьянства, уличныхъ дракъ, исчезли кулачные бои.

Но гулянья устраиваются только лётомъ; зимойже, въ часы досуга, рабочій, по прежнему, обреченъ на безцъльное шатанье по улицамъ и посъщеніе кабаковъ. Поэтому, передъ «Невскимъ Обществомъ», съ первыхъ же шаговъ его дъятельности, встала необходимость постройки большого каменнаго зданія для народныхъ развлеченій, или временно, по крайней мірь, большого каменнаго театра. Не имъя средствъ для осуществленія такого громаднаго предпріятія, Общество пока приспособило подъ зимній театръ второй этажъ одного изъ своихъ деревянныхъ домовъ. Зрительный залъ этого театра вмъщаетъ не болъе 250 человъкъ, а потому, хотя зимніе спектакли, устраиваемые по праздникамъ кружками любителей, посъщаются рабочими такъ же охотно, какъ и лътніе, но они доставляють развлеченіе, сравнительно, ничтожному числу рабочихъ и кромъ того, опять таки вслъдствіе небольшого числа мъстъ и необходимости назначать низкія цъны, даже при даровомъ трудъ исполнителей, театръ не окупаетъ расходовъ по постановкъ спектаклей. Въ виду этого, въ декабръ прошлаго года, Комитетомъ Общества снова быль поднять вопрось о постройкъ большого каменнаго зданія для народныхъ развлеченій, которое вмінало бы зрительный заль на 1.600 человіння, заль танцовальный, гимнастическій, библіотеку, читальню, чайную, быть можеть, музей.

14-го марта настоящаго года Комитетъ созвалъ экстренное общее собраніе членовъ Общества, на обсужденіе котораго внесъ проеткъ и смъту предполагаемой постройки. Представлено было три проекта: небольшого зрительнаго зала на 689 человъкъ, стоимостью, приблизительно. въ 40—50.000 рублей, большого театра на 1.600 человъкъ—въ 100.000 руб. и зданія народныхъ гуляній—въ 150.000 р. Комитетъ предложилъ собранію построить зданіе по одному изъ представленныхъ проектовъ на пожертвованія и на 4°/о ссуду отъ лицъ, сочувствующихъ дълу. Но, конечно, Обществу было бы трудно покрывать проценты и погашеніе большого займа, безъ ущерба въ веденіи предпріятія; оно могло бы выдержать заемъ не болье, какъ въ 50.000 рублей; всю же остальную недостающую сумму придется собрать пожертвованіями.

Собраніе ръшило приступить немедленно къ сбору пожертвованій, выразивъ надежду, что столь благое дъло, какъ наполненіе досуга рабочаго человъка здоровыми, разумными и нравственными развлеченіями, найдеть откликъ въ нашемъ обществъ, которое и поможетъ «Невскому Обществу» воздвигнуть первое въ Россіи большое зданіе народныхъ развлеченій.

• 

. • AP 50 Mir bozhii
.M67
1896
v.5
No.5
May
DEC 30 1803 EECT ASSESTIONE

AP 50 Mir bozhii .M67 1896 v.5 No.5 May

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

